

IAkushkin,Ivan Dmitrievich Zapiski

DK 212 [18

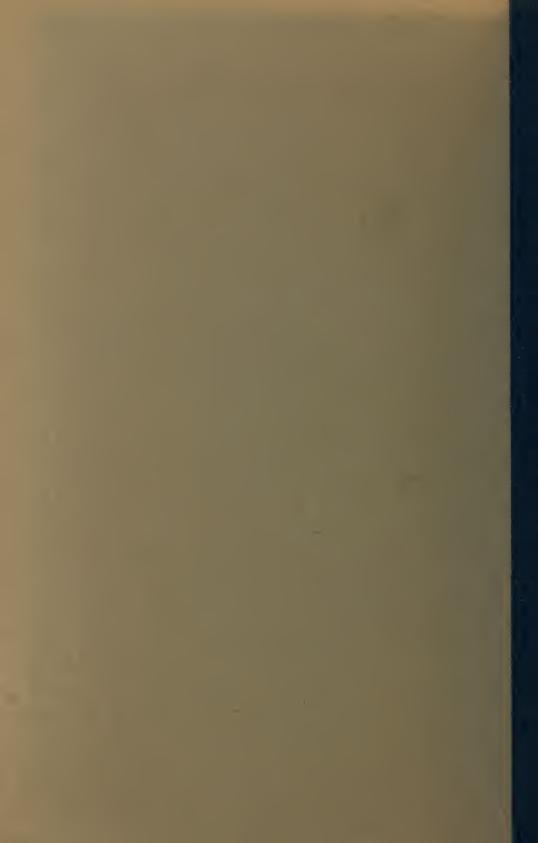

# ЗАПИСКИ ИВАНА ДМИТРІЕВИЧА ЯКУШКИНА

Изданіе Э. Л. Каспровича въ Лейпцигъ 1874 г.

BERLIN LADYSCHNIKOW VERLAG G. M. B. H.

### Изданія бывшаго издательства

## Э. Л. КАСПРОВИЧА ВЪ ЛЕЙПЦИГЪ:

|                                                                                                               | м. пф |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| <b>Бѣлый терроръ</b> или выстрѣль 4 апрѣля 1865 г. Разсказъ одного изъ сосланныхъ (1875)                      | 1 50  |   |
| Воспоменанія княгини Е. Р. Дашновой (1876)                                                                    | 4 -   | _ |
| Записки Екатерины II, императрицы Россіи. Переводъ съ французскаго (1876)                                     | 5 -   | _ |
| Записки генерала Н. А. Саблукова о временахъ импера-                                                          | 0     |   |
| тора Павла I и о кончинъ этого государя (1902)                                                                | 2 -   |   |
| Записки князя Трубецкаго (1874)                                                                               | 1 50  |   |
| Записки Ивана Дмитріевича Якушкина (1874)                                                                     | 2 -   | - |
| Исторические документы изъ временъ царствованія Александра I (1880)                                           | 2 50  | 0 |
| Кратное обозрѣніе существующихъ въ Россіи раско-                                                              |       |   |
| ловъ, ересей и сектъ, какь въ религозномъ, такъ и въ                                                          |       |   |
| политическомъ ихъ значении. Составиль Липранди                                                                | 1     |   |
| (1883)                                                                                                        |       |   |
| Матеріалы для біографів княгини Е.Р. Дашковой (1876)                                                          | 2 -   |   |
| Матеріалы для біографіи императора Павла I (1874)                                                             | 1 50  | J |
| Матеріалы для біографіи А. С. Пушкина и письма его                                                            | 1 50  | ^ |
| кь Рылбеву, Бестужеву и другимъ (1875)                                                                        |       |   |
| Матеріалы для біографів К. 8. Рыльева (1875)                                                                  | 1 50  | U |
| <b>Матеріалы для будущей исторіи Сибири и</b> ссылки Михайлова (1880)                                         | 1 50  | 0 |
| Матеріалы для исторін гоненія студентовъ при                                                                  | 0.5   | ^ |
| Александръ Ц (1902)                                                                                           | 2 5   | U |
| <b>Матеріалы</b> для исторіи царствованія императора<br>Николая Павловича (1880)                              | 3 -   |   |
| <b>Новгородское возмущеніе въ 1831 г.</b> Записки полковника Панаева, временнаго начальника возмущенія (1874) | 1 -   | _ |
| Нѣноторыя выписни изъ бумагъ Дениса Васильевича<br>Давыдова, непропущенныя цензурою въ Россіи (1906)          | 3 -   | _ |
| Нѣноторыя выписни изъ бумагъ М. Данилевскаго (1875)                                                           | 1 -   | _ |
| О поврежденіи нравовъ въ Россів. Сочиненіе князя                                                              |       |   |
| М. Щербатова (1876)                                                                                           | 1 5   | 0 |
| о раскольникахъ при императорахъ Николаѣ I и Александрѣ II. Пополнено запискою Мельникова (1882)              | 1 5   | 0 |
| Объ аристонратіи, въ особенности русской. Письмо изъ                                                          |       |   |
| Россіи (1874)                                                                                                 | 1 -   | - |

PAKUSHKIN, Ivan Dmitnievich

1. 3 A II U C K U

Zapiski ивана дмитріввича

# ЯКУШКИНА.

Aufzeichnungen des J. D. Jakuschkin.

LEIPZIG:

леипцигъ:

111111

E. L. Kasprowicz.

Э. Л Каспровичъ

1874.

DK 

#### ЗАПИСКИ

# ивана дмитріввича якушкина.

AMERICAN APPROXIMATION AND PROPERTY.

Война 1812 года пробудила народъ русскій къ жизни и составляетъ важный періодъ въ его политическомъ существованіи. Всё распоряженія и усилія правительства были-бы недостаточны, чтобы изгнать вторгшихся въ Россію Галловъ и съ ними двунадесять языцы, если-бы народъ по прежнему остался въ оцеценении. Не по распоряженію начальства жители при приближеніи французовъ удалялись въ леса и болота, оставляя свои жилища на сожжение; не по распоряжению начальства выступило все народонаселение Москвы вмъстъ съ арміей изъ древней столицы. По рязанской дорогѣ на право и на лѣво, поле было покрыто пестрой толпой и мит теперь еще помнятся слова шедшаго около меня солдата: "ну слава богу, вся Россія въ походъ пошла!" Въ Якушкинъ.

рядахъ даже между солдатами не было уже безсмысленныхъ орудій; каждый чувствовалъ, что опъ призвапъ содъйствовать въ великомъ дълъ.

Императоръ Александръ, оставившій войско прежде витебскаго сраженія, возвратился къ нему въ Вильно. Конечно, никогда прежде, и никогда послѣ не былъ онъ такъ сближенъ съ своимъ народомъ, какъ въ это время, въ это время онъ его любилъ и уважалъ. Россія была спасена, но для императора Александра этого было мало; онъ двинулся за границу съ своимъ войскомъ для освобожденія народовъ отъ общаго ихъ притеснителя. Прусскій народъ, втоптанный въ грязь Наполеономъ, первый отозвался на великодушное призваніе императора Александра; все возстало и вооружилось. Въ 13мъ году императоръ Александръ пересталъ быть царемъ русскимъ и обратился въ императора Европы. Подвигаясь впередъ съ оружіемъ въ рукахъ и призывая каждаго къ свободѣ, онъ былъ прекрасенъ въ Германіи; но былъ еще прекраснъе, когда мы пришли въ 14мъ году въ Парижъ. Тутъ союзники, какъ алчиые волки, были готовы броситься на павшую Францію. Императоръ Александръ спасъ ее; предоставилъ даже ей избрать родъ правленія, какой она найдетъ для

себя болье удобнымъ, съ однимъ только условіемъ, что Наполеонъ и никто изъ его семейства не будетъ царствовать во Франціи. Когда увърили императора Александра, что французы желаютъ имъть Бурбоновъ, онъ поставилъ въ непремънную обязанность Людовику XVIII, даровать права своему народу, обезпечивающія до нъкоторой степени его независимость. Хартія Людовика XVIII, дала возможность французамъ продолжать начатое ими дъло въ 89-мъ году. Въ это время республиканецъ Лагарпъ могъ только радоваться дъйствіямъ своего царственнаго питомца.

Пребываніе цѣлый годъ въ Германіи и потомъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ въ Парижѣ не могло не измѣнить воззрѣпія хоть сколько-нибудь мыслящей русской молодежи; при такой огромной обстановкѣ, каждый изъ насъ сколько-нибудь выросъ.

Изъ Франціи въ 14-мъ году, мы возвратились моремъ въ Россію. 1-ая гвардейская дивизія была высажена у Ораніенбаума и слушала благодарственный молебенъ, который служилъ оберъсвященникъ Державинъ. Во время молебствія, полиція нещадно била народъ, пытавшійся приблизиться къ выстроенному войску. Это произвело

на насъ первое неблагопріятное впечатлініе по возвращенін въ отечество. Я получиль позволеніе ужхать въ Петербургъ и ожидать тамъ полкъ. Остановившись у однопажника Толстова (теперь сенатора), мы отправились вмёстё съ нимъ во фракахъ взглянуть на 9-ую гвард. дивизію, вступающую въ столицу. Для ознаменованія великаго этого дня, были выстроены на скорую руку у петергофскаго въёзда ворота и на нихъ поставлены шесть алебастровыхъ лошадей, знаменующихъ шесть гвард. полковъ 1-ой дивизіи. Толстой и я стояли недалеко отъ золотой кареты, въ которой сидъла императрица Марья Өедоровна съ вел, кияж. Анной Павловной. Наконецъ показался императоръ, предводительствующій гвард. дивизіей, на славномъ рыжемъ конъ, съ обнаженной шпагой, которую уже онъ готовъ былъ опустить передъ императрицей. Мы имъ любовались; но въ самую эту минуту, почти передъ его лошадью перебѣжалъ черезъ улицу мужикъ. Императоръ далъ шпоры своей лошади и бросился на бъгущаго съ обнаженной шпагой. Полиція приняла мужика въ палки. Мы не втрили собственнымъ глазамъ, и отвернулись, стыдясь за любимаго нами царя. Это было во мнъ первое разочарование на его счетъ; я невольно вспомнилъ

о кошкѣ, обращенной въ красавицу, которая однакожъ не могла видѣть мыши, не бросившись на нее.

Въ 14-мъ году существование молодежи въ Петербургъ было томительно. Въ продолженіи двухъ лѣтъ, мы имѣли передъ глазами великія событія, решившія судьбы народовъ и некоторымъ образомъ участвовали въ нихъ; теперь было невыносимо смотръть на пустую петербургскую жизнь и слушать болтовню стариковъ, выхваляющихъ все старое и порицающихъ всякое движеніе впередъ. Мы ушли отъ нихъ на 100 лётъ впередъ. Въ 15-мъ году, когда Наполеонъ бежаль съ острова Эльбы и вторгся во Францію, гвардіи быль объявлень походь, и мы ему обрадовались, какъ неожиданному счастію. Походъ этотъ отъ Петербурга до Вильны и обратно былъ для гвардіи прогулкой. Въ томъ-же году мы возвратились въ Петербургъ. Въ семеновскомъ полку устроилась артель: человекъ 15 или 20 офицеровъ сложились, чтобы имъть возможность обедать каждый день вмёстё; обедали-же не одни вкладчики въ артель, но и вст тт, которымъ по обязанности службы приходилось проводить цёлый день въ полку. Послѣ обѣда одни играли въ шахматы, другіе читали громко иностранныя га-

зеты и следили за происшествіями въ Европе такое время-препровождение было рашительно нововведение. Въ 11-мъ году, когда я вступилъ въ семеновскій полкъ, офицеры сходившись между собою, или играли въ карты, безъ зазрѣнія совѣсти надувая другъ друга, или пили и кутили на пропалую. Полковой командиръ семеновскаго полка генералъ Потемкинъ покровительствовалъ нашей артели и иногда объдалъ съ нами; но черезъ нёсколько мёсяцевъ императоръ Александръ приказалъ Потемкину прекратить артель въ семеновскомъ полку, сказавъ: "что такого рода сборища офицеровъ ему очень не правятся". Императора однако-же все еще любили, помня, какъ онъ былъ прекрасенъ въ 13 и 14 годахъ, и потому ожидали его въ 15-мъ съ нетерпениемъ. Наконецъ появился флагъ на Зимнемъ дворцъ и въ тотъ-же день вельно всвиъ гвардейскимъ офицерамъ быть на выходъ. Всъхъ удивило, что при этомъ не было артиллерійскихъ офицеровъ; они прівзжали, но ихъ не пустили во дворецъ. Полковникъ Таубе донесъ государю, что офицеры его бригады въ спошеніи съ нимъ позволили себъ дерзость. Таубе былъ ненавидимъ и офицерами и солдатами; но вслёдствіе его доноса: два князя Горчакова (главнокомандующій на Ду-

нах и бывшій генераль - губернаторъ Западной Сибири) и еще пять отличныхъ офицеровъ были высланы въ армію. Происшествіе это произвело непріятное впечатл'єніе на всю армію. До слуха всёхъ безпрестанно доходили изрёченія императора Александра, въ которыхъ выражалось явное презрѣніе къ русскимъ. Такъ на пр. при смотрѣ при Вертю во Франціи, на похвали Велингтона устройству русскихъ войскъ, императоръ Александръ во всеуслышаніе отвѣчалъ, что въ этомъ случав онъ обязанъ иностранцамъ, которые у него служатъ. Генералъ-адъютант гр. Ожеровскій, родственникъ Сергъя и Матвъя Муравьевыхъ, возвратившись однажды изъ дворца, разсказалъ имъ, что императоръ, говоря объ русскихъ вообще, сказалъ: "что каждый изъ нихъ или плуть или дуракъ" и. т. д. По возвращеніи императора въ 15-мъ году, онъ просилъ у министровъ на мѣсяцъ отдыха; потомъ передалъ почти все управленіе государствомъ графу Аракчееву. Душа его была въ Европѣ; въ Россіи-же болье всего онъ заботился объ увеличени числа войскъ. Царь былъ всякій день у развода; во вежхъ полкахъ начались ученія и шагистика вошла въ полную свою силу.

Служба въ гвардіи стала для меня несносна.

Въ 16-мъ году говорили о возможности войны съ Турками, и я подалъ просьбу о переводъ меня въ 37-ой егерскій полкъ, которымъ командовалъ полковникъ фонъ Визинъ, знакомый мит еще въ 13-мъ году и извъстный въ арміи за отличнаго офицера. Въ это время Сергъй Трубецкой, Матвъй и Сергъй Муравьевы и я — мы жили въ казармахъ и очень часто бывали вместе съ тремя братьями Муравьевыми: Александромъ, Михаиломъ и Николаемъ. Никита Муравьевъ также часто видался съ нами. Въ беседахъ нашихъ обыкновенно разговоръ былъ о положении России. Тутъ разбирались главныя язвы нашего отечества: закоспелость народа, крепостное состояніе, жестокое обращение съ солдатами, которыхъ служба въ теченіи 25 летъ почти была каторгой, повсемъстное лихоимство, грабительство и наконецъ явное неуважение къ человѣку вообще. То, что называлось высшимъ образованнымъ обществомъ - большею частію состояло тогда изъ староверцевъ, для которыхъ коснуться котораго-нибудь изъ вопросовъ насъ занимавшихъ показалось-бы ужаснымъ преступленіемъ. О помещикахъ, живущихъ въ своихъ именіяхъ, и говорить уже нечего.

Одинъ разъ Трубецкой и я — мы были у

Муравьевыхъ, Матвѣя и Сергѣя; къ нимъ прівхали Александръ и Никита Муравьевы, съ предложеніемъ составить Тайное Общество, цёль котораго по словамъ Александра должна была состоять въ противудействіи немцамъ, находящимся въ русской службъ. Я зналъ, что Александръ и его братья были враги всякой намчизнѣ, и сказалъ ему, что никакъ не согласенъ вступить въ заговоръ противъ нёмцевъ; но что еслибы составилось Тайное Общество, членамъ котораго поставлялось-бы въ обязанность всеми силами трудиться для блага Россіи, то я охотно вступиль-бы въ такое общество. Матвей и Сергъй Муравьевы, на предложение Александра отввчали почти то-же, что и я. Послв некоторыхъ преній, Александръ признался, что предложеніе составить общество противъ намцевъ, было только пробное предложение, что самъ онъ, Никита и Трубецкой условились еще прежде составить общество, цёль котораго была въ обширномъ смыслѣ благо Россіи. Такимъ образомъ положено основаніе Тайному Обществу, которое существовало, можетъ быть, не совсемъ безплодно для Россіи.

Было положено составить уставъ для Общества, и въ началѣ принимать въ него членовъ не иначе, какъ съ согласія всѣхъ шестерыхъ насъ. Вскорѣ послѣ этого я уѣхалъ изъ Петербурга въ 37-ой егерскій полкъ. Заѣхавъ по пути къ дядѣ, который управлялъ небольшимъ моимъ имѣніемъ въ смоленской губерніи, я ему объявилъ, что желаю освободить своихъ крестьянъ. Въ это время я пе очень понималъ ни какъ это можно было устроить, ни того, что изъ этого выйдетъ; но имѣя полное убѣжденіе, что крѣпостное состояніе — мерзость, я былъ проникнутъ чувствомъ прямой моей обязанности освободить людей, отъ меня зависящихъ. Мое предложеніе дядя выслушалъ даже безъ удивленія, но съ какимъ-то скорбнымъ чувствомъ; онъ былъ увѣренъ, что я сошелъ съ ума.

Прівхавъ въ Сосницы, гдв была штабъ-квартира 37-го егерскаго полка, я узналъ что этотъ полкъ долженъ быть разформированъ и въ кадрахъ идти въ Москву. Фонъ Визинъ соввтовалъ мнв не принимать роты, и обошелся со мной не такъ какъ полковой мой командиръ, но какъ самый любезный товарищъ. Мы были съ нимъ неразлучны цвлый день и всякой день просиживали вмвств далеко за полночь; всв вопросы, занимавшіе насъ въ Петербургв, были столько-же близки ему, какъ и намъ. Въ разговорахъ нашихъ мы соглашались, что для того, чтобы про-

тивудействовать всему злу, тяготевшему надъ Россіей, необходимо было прежде всего противудъйствовать старовърству закоснълаго дворянства и имъть возможность дъйствовать на мнжніе молодежи; что для этого лучшимъ средствомъ учредить Тайное Общество, въ которомъ каждый членъ, зная, что онъ не одинъ и излагая свое мнфніе передъ другими, могъ-бы дфиствовать съ большею увъренностью и ръшимостію. Наконецъ фонъ Визинъ сказалъ мнъ, что если-бы такое Общество существовало, состоя только изъ 5 человъкъ, то онъ тотчасъ бы вступилъ въ него. При этомъ я не могъ воздержаться, чтобы не довърить ему осуществление Тайнаго Общества въ Петербургъ и что я принадлежу къ нему. Фонъ Визинъ тутъ-же присоединился къ намъ. Съ первой почтой я извъстилъ Никиту Муравьева о важномъ пріобрътеніи, какое я сдълалъ для нашего Общества въ лицъ полковника фонъ Визина, и надъялся получить за это отъ нихъ отъ всёхъ благодарность; но напротивъ получилъ строгій выговоръ за то, что поступилъ противъ условій между нами, въ силу которыхъ никто не имѣлъ права принимать никого въ Тайное Общество безъ предварительнаго на то согласія прочихъ членовъ; и я чувствовалъ, что по всей

справедливости своей опрометчивостью я заслужиль такой выговоръ.

Въ началѣ 17-го года я прівхалъ въ Москву, и скоро послѣ того прибылъ въ кадрахъ 37-ой егерской полкъ, котораго штабъ-квартира была назначена въ Дмитровѣ; не командуя ротой, я жилъ въ Москве и ходилъ во фраке въ ожиданіи Сентябра, чтобы податъ въ отставку, фонъ Визинъ большую часть времени также проживалъ въ Москвъ и также хотълъ оставить службу. Въ это время войска, бывшія во Франціи у графа Воронцова, возвращались въ Россію. Полки апшеронскій и 38 егерскій, привезенные на судахъ, были на смотру у царя въ Петербургъ. Онъ ужаснулся увидёвъ, какъ мало люди были выправлены и прогналъ ихъ со смотра. 37-ой егерскій полкъ поступиль въ 5-ой корпусъ. Командиръ этого корпуса графъ Толстой, дивизіонный командиръ кн. Хованскій и бригадный генералъ Полтарацкій (Константинъ Марковичъ), коротко знакомые съ фонъ Визинымъ уговорили его принять 38 егерской полкъ и его назначили командиромъ этого полка. Прощаясь съ 37-мъ егерскимъ покломъ фонъ Визинъ прослезился и офицеры и солдаты также плакали. Въ этомъ полку палка была уже выведена изъ употребленія.

Принявъ 39-ой егерскій полкъ, задача для фонъ Визина состояла кромѣ обмундировки, выправка людей на столько, чтобъ полкъ могъ пройти передъ царемъ въ парадѣ, не сбившись съ ноги. Фонъ Визинъ началъ съ того, что еблизился съ ротными кокандирами, поручилъ имъ первоначальную выправку людей и рѣшительно запретилъ при ученіи употреблять палку. Для подпрапорщиковъ онъ завелъ училище и нанималъ для нихъ учителей. Вообще въ нѣсколько мѣсяцевъ онъ истратилъ на поклъ болѣе 20,000 р., за то въ концѣ года царь, увидѣвъ 38-ой егерскій полкъ въ парадѣ, былъ отъ него въ востортѣ и изъявилъ фонъ Визину благодарность въ самыхъ лѣстныхъ выраженіяхъ.

Въ концѣ 17-го года вся царская фамилія переѣхала въ Москву и прожила тутъ мѣсяцевъ 9 или 10. Еще въ Августѣ прибылъ въ Москву отдѣльный гвардейскій корпусъ, состоящій изъ первыхъ баталліоновъ всѣхъ пѣшихъ и первыхъ эскадроновъ всѣхъ конныхъ полковъ. При корпусѣ была также артиллерія. Командовалъ этимъ отрядомъ генералъ Розенъ, а начальниковъ штаба былъ Александръ Муравьевъ. Вмѣстѣ съ отрядомъ прибыли Никита, Матвѣй и Сергѣй Муравьевы. Михайлъ Муравьевъ, вступившій уже

въ Общество прівхаль также въ Москву. Въ мое отсутстве Общество очень распространилось; въ Петербургт было принято много членовъ, въ числё которыхъ былъ Бурцевъ (после уже генералъ-мајоромъ убитый на Кавказѣ) и Пестель, адъютанты гр. Витгенштейна. Пестель составилъ первый уставъ для нашего Тайнаго Об-) щества. Замѣчательно было въ этомъ уставѣ вопервыхъ то, что на вступающихъ въ Тайное Общество возлагалась обязанность — ни подъ какимъ видомъ не покидать службы, съ тою цёлью, чтобы со временемъ всё служебныя значительныя мѣста по военной и гражданской части были-бы въ распоряжении Тайнаго Общества; во вторыхъ было сказано, что если царствующій императоръ не дасть никакихъ правъ независимости своему народу, то ни въ какомъ случав не присягать его наслёднику, не ограничивъ его самодержавія.

По прибытіи въ Москву, Муравьевы, особенно Михайло, находили уставъ, написанный въ Петербургъ, неудобнымъ для первоначальныхъ дъйствій Тайнаго Общества. Было положено приступить къ сочиненію новаго устава и при этомъ руководствоваться печатнымъ нъмецкимъ уставомъ привезепнымъ княземъ Ильей Долгорукимъ

изъ за границы и служившимъ пруссакамъ для тайнаго соединенія противъ французовъ. Пока изготовлялся уставъ для будущаго Союза Благоденствія, было учреждено временное Тайное Общество подъ названіемъ Военнаго. Цёль его была только распространение Общества и соединеніе единомыслящихъ людей. У многихъ изъ молодежи было столько избытка жизни при тогдашней ея ничтожной обстановкѣ, что увидѣть передъ собой прямую и высокую цёль, почиталось уже блаженствомъ, и потому немудрено, что всъ порядочные люди изъ молодежи бывшей тогда въ Москвъ или поступили въ Военное Общество или по единомыслію сочувствовали членамъ его. Обыкновенно собирались или у фонъ Визина, съ которымъ я тогда жилъ, или въ Хомовникахъ, у Александра Муравьева, въ домѣ, въ которомъ жилъ также начальникъ гвардейскаго отряда генералъ Розенъ. Собранія эти все болье и болье становились многолюдны, на этихъ совъщаніяхъ бывали между прочими оба Перовскіе (министръ удъловъ и оренбургскій генералъ-губернаторъ), толковали о техъ-же предметахъ, важность которыхъ насъ всёхъ занимала. Къ прежде бывшимъ присоединилось еще новое зло для Россіи: императоръ Александръ давно замышлявшій военныя поселенія, приступилъ теперь кх ихъ учрежденію; графу Аракчееву было поручено привести въ исполнение предначертания, составленныя самимъ царемъ для устройства военныхъ поселеній. Графъ Аракчеевъ, во всёхъ случаяхъ гордившійся тёмъ, что онъ только неизмённое орудіс самодержавія, и въ этомъ случав не измвнилъ себь. Въ новгородской губерніи казенные крестьяне тахъ волостей, которыя были назначены подъ первыя военныя поселенія, чуя чутьемъ русскаго человека для себя беду — возмутились. Гр. Аракчеевъ привелъ противъ нихъ кавалерію и артиллерію; по нимъ стрѣляли, ихъ рубили, многихъ прогнали сквозь строй, и бѣдные люди должны были покориться. Послѣ чего было объявленно крестьянамъ, что домы и все имущество болье имъ не принадлежатъ, что всь оии поступають въ солдаты, дети ихъ въ кантонисты, что они будутъ исполнять нъкоторыя обязанности по службе и вместе съ темъ работать въ поле, но не для себя собственно, а въ пользу всего полка, къ которому будутъ приписаны. Имъ тотчасъ-же обрили бороды, надёли военныя шинели, и росписали по ротамъ и капральствамъ. Извастія о новгородскихъ происшествіяхъ привели всёхъ въ ужасъ. Императоръ Александръ, въ Европъ покровитель и почти корифей либераловъ, въ Россіи былъ не только жестокимъ, но что хуже того — безсмысленнымъ деспотомъ.

Разводы, парады и военные смотры были почтиего единственныя занятія; заботился-же только о военныхъ поселеніяхъ и устройствѣ большихъ дорогъ по всей Россіи, при чемъ онъ не жалѣлъ ни денегъ, ни пота, ни крови своихъ подданныхъ. Никогда никто изъ приближенныхъ къ царю, нидаже самъ онъ не могли дать удовлетворительнаго объясненія, что такое военныя поселенія. Такъ, на примеръ, въ Тульчине за обедомъ и бывши въ веселомъ расположении духа послъ очень удачнаго военнаго смотра, императоръ обратился къ генералу Киселеву съ вопросомъ: примиряется-ли онъ наконецъ съ военными поселеніями? Киселевъ отвѣчалъ, что его обязанность върить, что военныя поселенія принесутъ пользу, потому что его императорскому величеству это угодно; но что самъ онъ тутъ решительно чего не понимаетъ. - "Какъ-же ты не понимаешь, возразиль императоръ Александръ, при теперешнемъ поряддкѣ всякой разъ, объявляется рекрутской наборъ, вся Россія плачетъ и рыдаетъ; когда-же окончательно устроятся военныя поселенія — не будеть рекрутскихъ Якушкинъ.

наборовъ." Графъ Аракчеевъ, когда у него спранивали о цъли военныхъ поселеній, всякій разъ отвъчалъ, что это не его дъло и что онъ только исполнитель высочайшей воли. Извъстно, что военныя поселенія со временемъ должны были составить посередь Россіи полосу съ Сѣвера на Югъ и совмъстить въ себъ штабъ-квартиры всъхъ конныхъ и пешихъ полковъ, и вместе съ темъ собственными средствами продовольствовать войска, посреди ихъ квартирующія: ужъ это одно было (втроятно) предположение несбыточное. При окончательномъ устройствт военныхъ поселеній, онѣ неминуемо должны были образоваться въ военную касту съ оружіемъ въ рукахъ и неимінщую ничего общаго съ остальнымъ народонаселеніемъ Россіи. Онъ уничтожены и подверглись общей участи всякой безмыслицы, даже затёянной человёкомъ, облеченнымъ огромнымъ могуществомъ.

Въ 17-мъ году была напечатана по французски конституція Польши. Въ послѣднихъ пунктахъ этой конституціи было сказано: что никакая земля не могла бытъ отторгнута отъ царства польскаго, но что по усмотрѣнію и волѣ высшей власти могли быть присоединены къ Польшѣ земли, отторгнутыя отъ Россіи, изъ чего слѣдо-

вало заключить, что по волѣ императора часть Россіи могла сдѣлаться Польшей. Все это поселяло ненависть къ императору Александру вълюдяхъ, готовыхъ жертвовать собой для блага Россіи.

Въ концъ 17-го года вся царская фамилія была уже въ Москвъ и скоро ожидали прибытія императора. Однажды Александръ Муравьевъ, забхавъ въ одинъ домъ, гдъ я объдалъ и въ которомъ онъ не былъ знакомъ, велѣлъ меня вызвать и сказалъ съ какимъ-то таинственнымъ видомъ, чтобы я прівзжаль къ нему вечеромъ. Я явился въ назначенный часъ. Совъщание это было не многолюдно; тутъ были, кромъ самаго хозяина, Никита, Матвъй и Сергъй Муравьевы, фонъ Визинъ, князь Шаховской и я. Александръ Муравьевъ прочелъ намъ только что полученное письмо отъ Трубецкова, въ которомъ онъ извѣщалъ всѣхъ насъ о петербургскихъ слухахъ; во первыхъ, что царь влюбленъ въ Польшу, и это было всвиъ известно; на Польшу, которой онъ только что далъ конституцію и которую почиталъ несравненно образованиве Россіи, онъ смотрвлъ, какъ на часть Европы; во-вторыхъ, что онъ ненавидитъ Россію, и это было в роятно послѣ всѣхъ его действій въ Россіи съ 15го года. Въ-треть-

ихъ, что онъ наифревается отторгнуть ифкоторыя земли отъ Россіи и присоединить ихъ къ Польшѣ; и это было вероятно; наконецъ, что онъ пенавидя и презирая Россію, намфренъ перенести стовъ Варшаву. Это лицу свою могло показаться нев фроятнымъ, но послъ всего нев фроятнаго, совершаемаго русскимъ царемъ въ Россіи, можно было поверить и последнему известію, особенно при нашемъ въ эту минуту раздраженномъ воображеніи. Александръ Муравьевъ перечиталъ вслухъ еще разъ письмо Трубецкова, потомъ начались толки и сокрушенія о бідственномъ положеніи, въ которомъ находится Россія подъ управленіемъ императора Александра. Меня проникла дрожь; я ходилъ по комнатѣ и спросилъ у присутствующихъ, точно-ли они върятъ всему сказанному въ письмѣ Трубецкова и тому, что Россія не можетъ быть болье несчастна, какъ оставаясь подъ управленіемъ царствующаго императора; всё стали меня увёрять, что то и другое несомивнию. Въ такомъ случав, сказалъ я, Тайному Обществу тутъ нечего дёлать, и теперь каждый изъ насъ долженъ действовать по собственной совъсти и по собственному убъжденію. На минуту всё замодчали. Наконецъ Александръ Муравьевъ сказалъ, что для отвращенія бъдствій,

угрожающихъ Россіи, необходимо прекратить царствованіе императора Александра, и что онъ предлагаетъ бросить между нами жребій, чтобы узнать, кому дастанется нанесть ударъ На это я ему отвъчалъ, что они опоздали, что я рвшился безъ всякаго жребія принести себя въ жертву и никому не уступлю этой чести. Затемъ наступило опять молчаніе. Фонъ Визинъ подошелъ ко мнъ и просилъ меня успокоиться, увъряя, что я въ лихорадочномъ состояніи и не долженъ въ такомъ расположении духа брать на себя объть, который завтра-же покажется мнъ безразсуднымъ. Съ своей стороны я уверялъ фонъ Визина, что я совершенно спокоенъ, въ доказательство чего предложилъ ему съиграть въ шахматы и обыгралъ его. Совъщание прекратилось и я съ фонъ Визинымъ убхалъ домой. Почти цёлую ночь онъ не далъ мнё спать, безпрестанно уговаривая меня отложить безразсудное мое предпріятіе и со слезами на глазахъ говорилъ мнѣ, что онъ не можетъ представить безъ ужаса ту минуту, когда меня выведуть на эшафотъ. увтрялъ, что не доставлю такого ужаснаго для него зрѣлища. Я рѣшился по прибытіи императора Александра отправиться съ двумя пистолетами къ Успенскому собору, и когда царь пойдеть во дворець — изъ однаго пистолета выстрѣлить въ него, и изъ другаго въ себя. Въ такомъ поступкѣ я видѣлъ не убійство, а только поединокъ на смерть обоихъ.

На другой день фонъ Визинъ, видя, что всѣ его убъжденія тщетны, отправился въ Хамовники и известиль живущихъ тамъ членовъ, что я никакъ не хочу отложить намфреваемаго мной предпріятія. Вечеромъ собрались у фонъ Визина теже лица, которые вчера были у Александра Муравьева; начались толки, но совершенно въ противномъ смыслѣ вчерашнимъ толкамъ. ряли меня, что все сказанное въ письмъ Трубецкова можетъ быть и неправда, что смерть императора Александра въ настоящую минуту не можетъ быть ни на какую пользу для государства и что наконецъ своимъ упорствомъ я гублю не только всёхъ ихъ, но и Тайное Общество при самомъ его началѣ и которое со временемъ могло бы принести столько пользы для Россіи. эти толки и переговоры, длились почти цёлый вечеръ; наконецъ я далъ имъ объщание не приступать къ исполненію моего намфренія и сказаль имъ, что если все то, чему они такъ рѣшительно верили вчера — не более какъ вздоръ, то вчера они своимъ легкомысліемъ увлекли было меня къ совершенію самаго великаго преступленія; но что если въ самомъ дѣлѣ ничто не можетъ быть счастливѣе для Россіи, какъ прекращеніе царствованія императора Александра, то сегодня своей нерѣшительностью и своими требованіями они отнимаютъ у меня возможность совершить самое прекрасное дѣло, и въ заключеніе объявилъ, что я болѣе не принадлежу къ ихъ Тайному Обществу.

Потомъ фонъ Визинъ, Никита Муравьевъ и другіе очень уговаривали меня не покидать Общества, но я решительно сказалъ имъ, что не буду ни на одномъ изъ ихъ совъщаній. И въ самомъ дёлё всякой разъ, что собирались у фонъ Визина, я куда нибудь увзжалъ, но вмъстъ съ темъ, будучи коротко знакомъ съ главными членами Общества, я всякій день съ ними виделся. Они свободно говорили при мнв о двлахъ своихъ и я зналъ все, что у нихъ делается. Уставъ Союза Благоденствія, извъстный подъ названіемъ Зеленой Книги, я читалъ при самомъ его появленіи. Главными редакторами были Михаилъ и Никита Муравьевы; въ самомъ началѣ изложенія его было сказано, что члены Тайнаго Общества соединились съ цёлью противудействовать злонамереннымъ людямъ и вместе съ темъ споспешествовать благимъ намфреніямъ правительства. Въ этихъ словахъ была уже на половину ложь. потому что никто изъ насъ не вфрилъ въ благія намфренія правительства. Въ это время число членовъ Тайнаго Общества значительно увеличилось, и многіе изъ нихъ стали при всёхъ случаяхъ греметь противъ дикихъ учрежденій, каковы: палка, крвпостное состояніе и проч. Теперь покажется нев роятнымъ, чтобы вопросы, давно уже порвшенные между образованными людьми, 38 летъ тому назадъ, были вопросами совершенно новыми, даже для людей почитаемыхъ тогда образованными, т. е. для людей, которые говорили по французски и были нъсколько знакомы съ французскою словесностью. Въ этомъ дёлё мы рёшительно были застрёльщиками или какъ говорятъ французы: пропалыми ребятами (enfants perdus); на каждомъ шагу встрвчались Скалозубы не только въ арміи, но и въ гвардіи, для которыхъ было непонятно, чтобы изъ русскаго человтка возможно выправить годнаго солдата, не изломавъ на его спинѣ нѣсколько возовъ палокъ. Всв почти помещики смотрели на крестьянъ своихъ какъ на собственность вполнъ имъ принадлежащую, и на крепостное состояніе, какъ на священную старину, до которой нельзя было

коснуться безъ потрясенія самой основы государства. По ихъ мнѣнію Россія держалась однимъ только благороднымъ сословіемъ, а съ уничтоженіемъ крѣпостнаго состоянія уничтожалось и самое дворянство. По мнѣнію тѣхъ-же старовѣровъ ничего не могло быть пагубнѣе, какъ приступить къ образованію народа. Вообще свобода мыслей тогдашней молодежи пугала всѣхъ, но эта молодежь вездѣ высказывала смѣло слово истины.

Въ началь 18го года прівхаль въ Москву полковникъ лубенскаго полка Граббе и остановился у фонъ Визина; они вмѣстѣ были адъютантами у Ермолова. Многіе изъ моихъ знакомыхъ выхваляли мнё Граббе, какъ человека отличнаго во всёхъ отношеніяхъ; этого уже было достаточно для меня, чтобы не спешить съ нимъ познакомиться; я полагаль, что онъ можеть быть человъкъ проникнутый чувствомъ высокихъ своихъ достоинствъ, а я такого рода отличныхъ людей не очень жаловалъ. Мы прожили съ нимъ нѣсколько дней подъ одной кровлей, не сходясь ни разу. Наконецъ въ одно прекрасное утро онъ вошелъ ко мив въ комнату, когда я еще лежалъ въ постель, и сказалъ, протянувъ мнъ руку: "я вижу, что вы никакъ, не хотите со мной сой-

тись, такъ знайте-же, что и непременно хочу познакомиться съ вами." Черезъ какой-нибудь часъ мы уже хорошо познакомились другъ съ другомъ. Пока мы ходили разговаривая по кемнать, человькъ Граббе принесъ его долманъ и ментикъ. Я спросилъ его, куда онъ собирается въ такомъ облачении? Онъ отвѣчалъ, что ему необходимо явится къ гр. Аракчееву. Между темъ мы продолжали ходить и разговоръ попалъ древнихъ историковъ. Въ это время мы страшно любили древнихъ: Плутархъ, Титъ-Ливій, Цицеронъ, Тацитъ и другіе — были у каждаго изъ насъ почти настольными книгами. Граббе тоже любилъ древнихъ. На столѣ у меня лежала книга, изъ которой я прочелъ Граббе нъсколько писемъ Брута къ Цицерону, въ которыхъ первый, решившійся действовать противъ Октавія, упрекаетъ последняго въ малодушіи. При этомъ чтеніи Граббе видимо воспламенился и сказалъ своему человѣку, что онъ не повдетъ со двора, и мы съ нимъ обедали вместе: потомъ онъ уже никогда не бывалъ у Аракчеева, не смотря на то, что до него доходили слухи чрезъ приближенныхъ Аракчеева, что графъ на него сердится и повторялъ нѣсколько разъ: Граббе этотъ видно возгордился, что ко мив не вдетъ. Вскорѣ послѣ этого фонъ Визинъ принялъ Граббе въ члены Тайнаго Общества.

Въ 18-мъ году 6-го Января назначенъ былъ всему гвардейскому отряду парадъ въ Кремлъ. Погода была прегадкая, унтеръ-офицеры на линіяхъ были невірно поставлены — парадъ не удался. Царь взбесился и посадиль начальника штаба Александра Муравьева подъ арестъ на главную гаубтвахту. Послѣ чего Александръ Муравьевъ вышелъ въ отставку и женился. Жена его, бывши невъстой, пъла съ нимъ Марсельезу, но потомъ въ нѣсколко мѣсяцевъ съумѣла мужа своего, отчаяннаго либерала, обратить въ отчаяннаго мистика, вследствіе чего онъ отказался отъ Тайнаго Общества и написалъ къ прежнимъ своимъ товарищамъ то посланіе, о которомъ упоминается въ донесеніяхъ комитета; впрочемъ это было уже въ 19-мъ году.

Во время пребыванія императора въ Москвѣ были слухи, что онъ хочетъ освободить крестьянъ, чему можно было вѣрить, тѣмъ болѣе, что онъ освободилъ крестьянъ трехъ остъзейскихъ губерній, правда на такихъ условіяхъ, при которыхъ положеніе освобожденныхъ стало несравненно хуже прежияго. Императоръ Александръ стыдился передъ Европой, что болѣе 10 милліоновъ

его подданныхъ — рабы, но непоследовательнымъ своимъ поведеніемъ онъ смущалъ только умы, нисколько не подвигая дёла впередъ. Однажды во время прогулки своей по набережной, онъ увидель насколько крестьянь на коленахъ и у одного изъ нихъ бумагу на головъ. Онъ приняль отъ нихъ просьбу, въ которой было сказано, что крестьяне тульской губерніи, работая на фабрикѣ своего помѣщика, не всегда получаютъ заработанную плату. Тотчасъ отправленъ быль фельдъегерь къ тульскому губернатору Оленину привести это дёло въ порядокъ. Оленина я зналъ, и онъ самъ разсказывалъ мнѣ про это происшествіе. Онъ отправился въ имѣніе своего прінтеля, приказалъ управляющему расплатиться съ крестьянами; оказалось, что недоимка за конторою была самая незначительная. Тульской губернаторъ донесъ императору, что крестьяне удовлетворены; тёмъ все и кончилось. Но происшествие это ужасно смутило помещиковъ. Въ тоже почти время безпрестанно доходили слухи объ экзекуціяхъ въ разныхъ губерніяхъ. Въ костромской, въ имѣніи Грибоѣдовой, матери сочинителя "Горе отъ ума," крестьяне выведенные изъ терпънія жестокостью управляющаго и поборами выше силь ихъ, вышли изъ повиновенія. По именному повельнію къ нимъ быда поставлена военная экзекуція и предоставлено было костромскому дворянству опредьлить коли, чество оброка въ костромской губерніи, который былъ-бы неотяготителенъ для крестьянъ. Костромское дворянство, какъ и всякое другое, не будучи врагомъ самому себь, донесло, что въ ихъ губерніи 70 рублей съ души можно полагать оброкомъ самымъ умереннымъ. На ихъ донесеніе не было ни отъ кого возраженій, тогда, какъ всёмъ было известно, что въ костромской губерніи ни одно именіе не платило такого огромнаго оброка.

Дще въ 15-мъ году императоръ принялся състрастью за устройство дорогъ и украшеніе городовъ и селеній; но дороги эти такъ были устроены, что въ последнее десятильтіе его царствованія ни по одной изъ нихъ въ скверную погоду не было проезду. Въ 18-мъ году уезжая изъ Москвы, онъ назначилъ князя Хованскаго витебскимъ генералъ-губернаторомъ и приказалъ ему отправиться въ Ярославль поучиться у тамошняго губернатора Безобразова, какъ устроивать большія дороги. Императоръ остался очень доволенъ дорогой въ ярославской губерніи, проежавши по ней въ самую сухую погоду; но

Хованскому пришлось ахать по этой дорога въ проливные дожди, вязнуть во многихъ мъстахъ; онъ едва дотащился до Ярославля и обратно, а между тъмъ на устройство этой дороги сошло по 10 рублей съ ревизской души всей ярославской губернін. Главнокомандующій 1-ой арміей Сакенъ былъ принужденъ оставить свою коляску, не доххавъ изсколько верстъ до Москвы и торжественно въбхалъ въ древнюю столицу верхомъ на лошади своего форейтора. Персидскій посланникъ, провзжая смоленской губерніей увврялъ, что и въ самой Персіи не существуетъ такихъ скверныхъ дорогъ, какъ въ Россіи. Провзжая черезъ черпиговскую и полтавскую губернін и бывши педоволенъ большими дорогами въ этомъ крав, императоръ объявилъ строгій выговоръ генералъ-губернатору князю Репнину. Рапнинъ извинялся тамъ, что въ его губерніяхъ неурожай и что онъ почелъ необходимымъ въ этомъ году дать льготу крестьянамъ, не высылая ихъ на большія дороги. — "Что они дома сосутъ, то могутъ сосать и на большихъ дорогахъ" быль отвёть императора. Онъ очевидно все болве и болве ожесточался противъ Россіи. Между тёмъ устройство большихъ дорогъ, по которымъ не было провзда, было повсемвстно раззорительно

для крестьянъ; ихъ сгоняли и иногда очень издалека на какой-нибудь мѣсяцъ времени. Они должны были глубоко взрыть дорогу по бокамъ, взрытую землю переметать на середину и все утоптать; потомъ выкопать по сторонамъ дороги канавы, обложить ихъ дерномъ, и окончательно посадить въ два ряда березки, которыя впрочемъ очень часто втыкали въ землю безъ корней передъ самымъ проъздомъ царя. Украшение городовъ и селеній состояло въ томъ — что для прівзда царя, въ городахъ заставляли хозяевъ съ уличной стороны обивать тесомъ свои лачуги и красили вев крыши какъ и чемъ попало. Въ селеніяхъ-же городили палисадники изъ мелкаго тына передъ избами, а мъстами, какъ я видълъ это въ тульской губерніи, избы были вымазаны бълой глиной, и все это забавляло императора.

Съ отбытіемъ гвардіи въ 18-мъ году еще осталось въ Москев человъкъ 30, большею частію завербованныхъ Александромъ Муравьевымъ. Бывши въ отставкъ, мнъ было необходимо въ томъ-же году побывать въ С.-Петербургъ. Оба — фонъ Визинъ и Михаилъ Муравьевъ дали мнъ письмо къ Никитъ Муравьеву и поручили переговорить съ нимъ и съ другими о дълахъ Общества. По прівздъ моемъ въ Петербургъ,

Никита, который въ это время быль въ отставкъ и усердно занимался дёлами Тайнаго Общества; познакомилъ меня въ Пестелемъ. При первомъже знакомствт мы проспорили съ нимъ часа два. Пестель всегда говорилъ умно и упорно защищалъ свое мижніе, въ истину котораго онъ всегда върилъ, какъ обыкноненно върятъ въ математическую истину; онъ никогда и ничемъ не увлекался. Можетъ быть въ этомъ то и заключалась причина, почему изъ всёхъ насъ онъ одинъ въ теченіи почти 10 літь, не ослабівая ни на одну минуту, усердно трудился надъ дёломъ Тайнаго Общества. Одинъ разъ доказавъ себъ, что Тайное Общество върный способъ для достиженія желаемой цёли, онъ съ нимъ слилъ все свое существованіе. На другой день моего прівзда въ Петербургъ, Никита сталъ меня уговаривать, чтобы я присоединился опять къ Тайному Обществу, доказывая мив, что теперь не существуетъ болве причины, меня отъ нихъ удалившей, что въ Уставъ Союза Благоденствія совершенно опрельленъ мърный ходъ общества, прибавивъ, что Пестелъ и другіе находять очень страннымъ, что я привожу порученія отъ московскихъ членовъ и знаю все что делается въ Тайномъ Обществъ, не принадлежавъ къ нему. Послъ такихъ доводовъ, мне оставалось только согласиться на предложение Никиты, и я подписалъ записку, не читая ее; я зналъ, что она будетъ сожжена. Послѣ этого я былъ приглашенъ на совъщаніе. Князь Лопухинъ, впоследствіи начальникъ уланской дивизіи при гренадерскомъ корпуст, Петръ Колошинъ, князь Шаховской и многіе другіе собрались у Никиты. Сама формальность этого совъщанія давала ему видъ плохой комедіи. Въ Москвъ когда собирались члены Военнаго Общества, они собирались для того, чтобы познакомиться и сблизиться другъ съ другомъ; всякой говорилъ свободно о предметахъ, занимавшихъ всёхъ и каждаго изъ нихъ. Тутъ-же въ продолжении всего совѣщанія разсуждали о составленіи самой заклинательной присяги для вступающихъ въ Союзъ Благоденствія, и о томъ, какъ приносить самую присягу — надъ Евангеліемъ или надъ шпагой вступающіе должны присягать. Все это было до крайности смёшно. Но Лопухинъ, Шаховской и почти всъ присутствующіе были ревностные масоны; они привыкли въ ложахъ разыгрывать безсмыслицу, нисколько этимъ не смущаясь, и имъ желалось нёкоторый порядокъ масонскихъ ложъ ввести въ Союзъ Благоденствія.

Менте нежели въ два года своего существованія Союзъ Благоденствія достигъ полнаго своего развитія, и едва-ли 18й и 19й годъ не были самымъ цвѣтущимъ его временемъ. Число членовъ значительно увеличилось; многіе изъ принадлежавшихъ Военному Обществу поступили въ Союзъ Благоденствія; въ томъ числі оба Перовскихъ; поступили въ него также князь Вибиковъ, теперешній литовскій генераль-губернаторъ, и Кавелинъ, бывшій с.-петербургскій военный генералъгубернаторъ. Во всёхъ полкахъ было много молодежи, принадлежащей къ Тайному Обществу. Бурцевъ, передъ отъёздомъ своимъ въ Тульчинъ, принялъ Пущина, Оболенскаго, Нарышкина, Лорера и многихъ другихъ. Въ это время, главные члены Союза Благоденствія вполнъ цънили предоставленный имъ способъ дъйствія посредствомъ слова истины; они върили въ его силу и орудовали имъ успѣшно. Вліяніе ихъ въ Петербургѣ было очевидно. Въ семеновскомъ полку палка почти совстмъ уже была выведена изъ употребленія: въ другихъ полкахъ ротные командиры нашли возможность безъ нея обходиться. Про жестокости, какія бывали прежде, слышно было очень редко. Прежде похода за границу въ семеновскомъ полку, въ которомъ кругъ офи-

церовъ почитался тогда лучшимъ во всей гвардіи, когда собирались некоторые изъ баталліонныхъ и ротныхъ командировъ, между ними бывали пренія о томъ, какъ полезнье наказывать солдатъ по немногу — но часто, или редко — но метко, и я очень помню, что командиръ 2-го баталліона баронъ Далласъ, впоследствіи бывшій во Франціи при Карле Х министротъ иностранныхъ делъ, быль такого мивнія, что должно наказывать редко, но вместе съ темъ никогда не давать солдату менве 200 палокъ, и надо заметить, что такія жестокія наказанія употреблялись не за одно дурное поведеніе, но иногда за самый ничтожный проступокъ по службѣ и даже за какойнибудь промахъ во фрунтъ. Многія притъснительныя постановленія правительства, особенно военныя поселенія, явно порицались членами Союза Благоденствія, чрезъ что во всёхъ кругахъ петербургскаго общества стало проявляться общественное мнине; ужъ недовольствовались, какъ прежде, разсказами о выходахъ во дворцъ и разводахъ въ манежъ. Многіе стали разсуждать. что вокругъ ихъ делалось.

Въ 19-мъ году, поѣхавъ изъ Москвы повидаться съ своими, я заѣхалъ въ смоленское свое имѣніе. Крестьяне собравшись стали просить меня, что такъ какъ я не служу и ничего не делаю, то мит бы прітхать пожить съ ними, и увтряли, что я буду имъ уже темъ полезенъ, что при мит будутъ менте притеснять ихъ. Я убедился, что въ словахъ ихъ много правды и перевхалъ на житье въ деревню. Соевди тотчасъ прислали поздравить съ прівздомъ, обещая каждый скоро посттить меня; но я черезъ посланныхъ ихъ просилъ передъ ними извиненія, что теперь никого изъ нихъ не могу принять. Меня оставили въ поков, но разумвется смотрели на меня, какъ на чудака. Первымъ моимъ распоряженіемъ было уменьшить на половину господскую запашку. Имѣніе было на барщинѣ, и крестьяне были далеко не въ удовлетворительномъ положении; многіе поборы, отяготительные для нихъ и приносившіе мало пользы поміщику, были отмінены. Вскорт по прітадт моемъ въ Жуково, я пришелъ въ столкновение съ земской полицией. Мнъ пришли сказать, что въ рфчкф, текущей по моей земль и очень вздувшейся отъ дождей, утонулъ человекъ. Я въ тотъ-же день велелъ послать донесеніе о происшествіи въ вяземскій земскій судъ и приставить караулъ къ утопленнику. Прошло дия три или четыре, земскій судъ не сдёлалъ никакого распоряженія по этому дёлу.

Въ это время прівхаль ко мнв изъ Москвы фонъ Визинъ; мы пошли съ нимъ гулять вдоль рѣки и были поражены зрѣлищемъ истинно ужаснымъ. Утопшій, привязанный за ногу къ колу, вбитому въ берегъ, плавалъ на водъ; кожа на его лицъ и рукахъ походила на мокрую сыромятину. Это было въ Іюнъ и смрадъ отъ мертваго тъла далеко распространялся. Кромъ караульнаго на берегу сидъли старикъ и молодая женщина. Старикъ былъ отецъ, женщина - жена утопшаго; оба они горько плакали и, увидъвъ меня, бросились въ ноги, прося позволенія похоронить покойника. И фонъ Визинъ и я, мы были сильно взволнованы. Я приказалъ вытащить усопшаго изъ воды и взваливъ на телегу отвести къ его помѣщику Барышникову, живущему верстъ 10 отъ меня. Я написалъ къ нему, что послѣ моего донесенія въ земской судъ о найденномъ утепленникъ у меня въ ръкъ, не видя со стороны суда никакого распоряженія по этому дёлё и опасаясь, чтобы мертвое тёло, которое начало уже разлагаться — не причинило заразы, я решился отправить его къ нему, съ темъ, чтобы онъ приказалъ его похоронить. Барышниковъ весьма богатый помъщикъ перепугался и первоначально, безъ распоряженія земскаго суда, не хотёлъ принимать утопшаго своего крестьянина, даже хотёлъ отослать его назадъ на мёсто, гдё онъ былъ найденъ; но потомъ опасаясь отвётственности, если мертвое тёло, оставаясь долгое время не похороненнымъ, причинитъ заразу, какъ я писалъ ему, велёлъ наконецъ похоронить его. Я извёстилъ земскій судъ о моемъ распоряженіи въ его отсутствіи; написалъ о томъ-же смоленскому губернатору барону Ашу, пояснивъ ему почему я такъ дёйствовалъ въ этомъ дёлё. Баронъ Ашъ, не пропускавшій никакого случая, гдё можно было потеребить чиновниковъ, избираемыхъ дворянствомъ, написалъ строгій выговоръ въ вяземскій земскій судъ.

Чтобы сблизиться, сколько возможно скорѣе съ моими крестьянами, я всѣхъ ихъ и во всякой часъ допускалъ до себя и по возможности удовлетворялъ ихъ требованія; скоро отучилъ я ихъ кланяться мнѣ въ ноги и стоять передо-мной безъ шапки, когда я самъ былъ въ шляпѣ. За проступки они не иначе наказывались, какъ по приговору всѣхъ домохозяевъ. Почва вообще въ смоленской губерніи, не плодотворна; при недостаткѣ скота, мои крестьяне не могли достаточно удобрять своихъ полей. Обыкновенные урожаи бывали очень скудны, такъ что соби-

раемаго хлеба едва доставало крестьянамъ на продовольствие и посвыть. Единственные ихъ промыслы были зимою: извозъ и добываніе извести; и то и другое доставляло незначительную прибыль. Съ этими средствами они конечно, не ходили по міру, но и нельзя было надіяться этими средствами, улучшить ихъ состояніе, тімъ болье, что привыкнувъ терпъть нужду и не имъя надежды когда-нибудь съ нею разстаться, они говорили, что всей работы никогда не переработаешь и потому трудились и на себя и на барина, никогда не напрягая силъ своихъ. Надо было придумать способъ возбудить въ нихъ двятельность и поставить ихъ въ необходимость прилежно трудиться. Способъ этотъ по тогдашнимъ моимъ понятіямъ состоялъ въ томъ, чтобы прежде всего поставить ихъ въ совершенно независимое положение отъ помъщика, и я написалъ прошеніе къ министру внутреннихъ дълъ, Козодавлеву, въ которомъ изъявилъ желаніе освободить своихъ крестьянъ и изложилъ условія, на которыхъ желаю освободить ихъ. Я предоставлялъ въ совершенное и полное владение моимъ крестьянамъ ихъ домы, скотъ, лошадей и все ихъ имущество. Усадьбы и выгоны въ томъ самомъ видь, какъ они находились тогда, оставались принадлежностію тёхъ-же деревень. За все за это я не требоваль отъ крестьянъ монхъ никакого возмездія. Остальную же всю землю, я оставлялъ за собой, предполагая половину обработывать вольно заемными людьми, а другую половину отдавать въ наемъ своимъ крестьянамъ. Молодоеже покольніе, мив казалось, необходимо было прежде всего сколько-нибудь осмёлить и потомъ доставить имъ более верныя средства добывать пропитаніе, нежели какія до сихъ моръ имѣли отцы ихъ. Для этого я на первый разъ взялъ къ себъ 12 мальчиковъ и самъ сталъ учить ихъ грамоть, съ тымъ, чтобы посль раздать ихъ въ Москвѣ въ ученіе разнымъ мастерствамъ. Но наборъ мальчиковъ совершился не совстмъ съ добровольнаго согласія крестьянъ; они сперва были увтрены, что я беру ихъ дттей къ себт въ дворовые, и тёмъ болёе это могло имъ казаться в фроятнымъ, что вся моя дворня состояла изъодного человѣка, который былъ со мною въ походь, и наемнаго отставнаго унтеръ-офицера. Скоро однако-жъ отцы и матери успокоились за своихъ детей, видя, что они учатся грамоть, всегда веселы и ходять въ синихъ рубашкахъ. Въ это время завхалъ ко мнв мой сосвдъ Лимохинъ, чтобы поговорить объ устройствъ мельницы на рѣкѣ, раздѣляющей наши владѣнія. Не видя у меня никакой прислуги и замътя стоявшихъ вдали мальчиковъ, онъ спросилъ: "что они туть делають?" Я отвечаль, что они учатся у меня грамотъ. "И прекрасно, возразилъ онъ, поучите ихъ неть и музыке, и вы продавши ихъ. выручите хорошія деньги." Такія понятія моего сосъда, сами по себъ отвратительныя, между тогдашними помъщиками были не диковинка. Въ нашемъ семействъ былъ тогда примъръ. Покойный дядя мой, после котораго досталось мне Жуково, былъ моимъ опекуномъ; при небольшомъ состояніи были у него разныя полубарскія зати, въ томъ числъ: музыка и пъвчие. Въ то время, когда я былъ за границей, сблизившись въ Орлъ съ графомъ Каменскимъ, сыномъ фельдмаршала, онъ ему продалъ 20 музыкантовъ изъ своего оркестра за 40,000; въ числѣ этихъ музыкантовъ были два человъка, принадлежавшіе мнъ. Когда я быль въ 14-мъ году въ Орлт и въ первый разъ увиделся съ Каменскимъ, графъ очень любезно сказалъ мив: что "онъ мой должникъ, что онъ заплатитъ мн 4,000 ва моихъ людей и просилъ безъ замедленія совершить на нихъ купчую". Я отвъчалъ его сіятельству, что онъ мнъ ничего не долженъ, потому что людей моихъ ни

за что и никому я не продамъ. На другой день оба они получили отъ меня отпускную.

Мальчики мои по немногу пачинали читать и писать, что очень забавляло ихъ родителей. Желая привести въ совершенную извъстность всю мою дачу, я каждый день съ моими учениками ходилъ на съемку; они таскали за мной всъ нужныя для этого принадлежности; скоро научились они таскать цъпь и ставить колья по прямому направленію. Я показывалъ имъ какъ наводить діоптръ и насъкать углы на планшетъ все это ихъ очень забавляло и они съ каждымъ днемъ становились смышленнъй.

Наконецъ вяземскій дворянскій предводитель, получилъ предписаніе изъ министерства внутреннихъ дѣлъ, потребовать отъ меня показаніе, на какихъ условіяхъ я хочу сдѣлать своихъ крестьянъ вольными хлѣбопашцами, и означить, сколько передаю я земли каждому изъ нихъ; потомъ допросить крестьянъ моихъ, согласны-ли они поступить въ вольные хлѣбопашцы на предлагаемыхъ мною условіяхъ, словомъ поступить совершенно по учрежденію для крестьянъ, поступающихъ въ вольные хлѣбопашцы, обнародованному въ 1805 году Февраля 20. Изъ этого было очевидно, что въ министерствѣ не обратили ни

мальйшаго вниманія на смысль моей просьбы. Оставалось толчко мпѣ ѣхать самому въ Петербургъ и изустно объясниться съ министромъ, но прежде мн хот оц знать, оц нятъ-ли мои крестьяне выгоду для себя условій, на которыхъ я предполагаль освободить ихъ. Я собраль ихъ и долго съ ними толковалъ; они слушали меня со вниманіемъ, и наконецъ спросили: "земля, которою мы теперь владвемъ, будетъ принадлежать намъ или нътъ?" Я имъ отвъчалъ, что земля будетъ принадлежать мнв, но что они будутъ властны ее нанимать у меня. — "Ну такъ батюшка, оставайся все по старому; мы ваши, а земля наша". Напрасно я старался имъ объяснить всю выгоду независимости, которую имъ доставитъ освобождение. Русской крестьянинъ не допускаетъ возможности, чтобъ у него не было хоть клока земли, которую онъ пахалъ-бы для себя собственно. Надъясь, что мои крестьяне со временемъ примирятся съ условіями, на которыхъ я предположилъ освободить ихъ въ началъ 20 года, я отправился въ Петербургъ.

Въ два года моего отсутствія число членовъ Союза Благоденствія очень возросло; правда, что многіе изъ прежнихъ членовъ охладѣли, почти совсѣмъ отдалились отъ Общества; за то другіе

жаловались, что Тайное Общество инчего не дълаетъ. По ихъ понятіямъ создать въ Петербургѣ общественное мнѣніе и руководить имъ, была вещь инчтожная; имъ хотелось-бы отъ Общества тенерь уже более решительныхъ, приго товительныхъ мёръ, для будущихъ действій. Словомъ, Союзъ Благоденствія въ прежнемъ своемъ видѣ болѣе уже не существовалъ. По нѣскольку разъ въ неделю собирались члены Тайнаго Общества къ Никитѣ Муравьеву. Въ это время я познакомился со многими изъ нихъ, самые изъ нихъ значительные и ревностные по дёлу Общества, кромѣ Никиты и Николая Тургенева, Ө. Н. Глинка, два брата Шиновы, (старшій впоследствін командиръ новосеменовскаго полка), графъ Толстой — извъстный нашъ медальеръ, Ид. Долгорукій и многіе другіе. Вмѣстѣ съ Никитою мы зайзжали къ Ил. Долгорукому, который былъ больнъ и не выходилъ изъ комнаты. Онъ былъ блюстителемъ Союза Благоденствія. Служа при Аракчеевт и имтя возможность знать многія тайныя распоряженія правительства и извіщать о нихъ своихъ товарищей, онъ темъ самымъ былъ полезенъ Тайному Обществу. Въ это время вообще онъ служилъ ему усердно. Во всъхъ членахъ Союза Благоденствія проявлялось какоетора; и въ самомъ дѣлѣ онъ съ каждымъ днемъ становился мрачнѣе и все болѣе и болѣе отчуждался отъ Россіи. Графъ Аракчеевъ уже явно управлялъ государствомъ. Члены государственнаго совѣта и министры относились къ нему по повелѣнію императора въ большей части случаевъ, гдѣ требовалось высочайшее разрѣшеніе. Аракчеевъ жилъ иногда въ своемъ знаменитомъ Грузинѣ, въ новгородской губерніи, и члены совѣта, и министры и всѣ сановники отправлялись къ нему туда.

По дёлу объ освобожденіи моихъ крестьянъ я обратился къ Николаю Тургеневу; онъ далъ мий письмо къ Джуньковскому, директору департамента, въ которомъ было мое дёло. Джуньковскій принялъ меня въ департаментй и толковалъ со мной часа два, сначала было съ важностію пожилаго человіка, который много видёлъ и много знаетъ и потому иміть право читать поученіе молодому, неопытному человіку; но потомъ онъ изъ словъ моихъ убідился, что условія, на которыхъ я предполагалъ освободить крестьянъ моихъ, не были мий внушены какойнибудь мимолетной мыслью, но были мной собершенно обдуманы. Я спросилъ у Джуньковскаго

— много-ли съ 1805 года освобождено крестьянъ по учреждению о вольных хлебопащихъ? Онъ отвѣчалъ миѣ 30,000, въ томъ числѣ 20,000 князя Голицына, извъстнаго мота въ Москвъ, проигравшаго жену свою графу Разумовскому. Крестьяне Голицына откупились, заплативъ долги его. Незначительное это число освободившихся крестьянъ, въ продолжении какихъ-нибудь 15 льть, было лучшимъ доказательствомъ, что на существующее учреждение о вольныхъ хлъбопашцахъ нельзя было расчитывать, какъ на средство для уничтоженія крупостнаго состоянія въ Россіи. Джуньковскій бываль за границей, имѣлъ воззрѣніе человѣка европейскаго и потому освобождение крестьянъ, которымъ не предоставлялосъ земли въ собственность, нисколько не возмущало его. Наконецъ онъ пожавъ мив руку, сказалъ, что въ предлагаемомъ мной способъ освобожденія много есть дёльнаго, но что теперешній министръ графъ Кочубей въ этомъ случав не согласится отступить на волосъ отъ учрежденій 1805 года, составленныхъ имъ самимъ во время перваго его министерства. Но я все-таки хотелъ увидёться съ министромъ, хотя и мало надёялся чтобъ чрезъ свидание съ нииъ дтло мое кончилось успъшно. Въ продолжении цълой недъли я

ходилъ ежедневно къ министру и никакъ не могъ добиться его лицезрвнія; наконецъ я забрался къ нему съ утра и решился дожидаться, пока онъ выйдетъ изъ своего кабинета. Напрасно дежурный чиновинкъ увърялъ меня, что сегодня графъ никого не принимаетъ; я остался неподвижнымъ на своемъ стулъ. Въ этотъ день министръ занимался съ своими директорами проэктомъ объ измѣненіи формы мундира для его министерства. Часа въ три по полудни дверь кабинета растворилась, и министръ, подошедъ ко мнь, сказаль: что вамъ угодно? — Я вкратць объяснилъ ему мое дело. Между прочими возраженіями, онъ сказалъ мнь: "я нисколько не сомниваюсь въ добросовистности вашихъ намиреній; но если допустить способъ, вами предлагаемый, то другіе могутъ воспользоваться имъ, чтобы избавиться отъ обязанности относительно своихъ крестьянъ". На это я осмелился заметить его сіятельству, что это не совстмъ правдоподобно, по той причинъ, что каждый помъщикъ имветъ возможность очень выгодно избавиться отъ своихъ крестьянъ, продавши ихъ на выводъ. Окончательно министръ сказалъ мнж: "впрочемъ дёло ваше въ нашихъ рукахъ и мы дадимъ ему надлежащій ходъ". И такъ хлопоты мои въ Петербургѣ по освобожденію крестьянъ кончились ничѣмъ. Въ это время, вообще въ Петербургѣ много толковали о крѣпостномъ состояніи. Даже въ государственномъ совѣтѣ разсуждали о непристойности, съ какою продаются люди въ Россін. Вслѣдствіе чего объявленіе въ газетахъ о продажѣ людей замѣнилось другимъ; прежде печаталось прямо: такой-то крѣпостной человѣкъ или такая-то крѣпостная дѣвка продаются. Теперь стали печатать: такой-то крѣпостной человѣкъ, или такая-то крѣпостная дѣвка отпускаются въ услуженіе, что значило, что тотъ и другая продавались.

На возвратномъ пути я прожилъ нѣкоторое время въ Москвѣ съ фонъ Визинымъ и Граббе; послѣдній былъ переведенъ съ своимъ лубенскимъ полкомъ въ мое сосѣдство въ Дорогобужъ. Фонъ Визинъ былъ произведенъ въ генералы. Лѣтомъ въ 19-мъ году онъ перешелъ съ своимъ 38-мъ егерскимъ полкомъ во 2-ую армію, для того, чтобы No. 38 соединить съ No. 37-мъ. Въ этомъ году всѣ егерскіе полки были въ движеніи.

Фонъ Визинъ, ѣхавши во 2-ую армію сдавать полкъ, заѣхалъ ко мнѣ въ Жуково; отъ меня мы поѣхали въ Граббе въ Дорогобужъ и познакомились съ отставнымъ генераломъ Пассекомъ, ко-

торый пригласилъ насъ въ свое имѣніе недалеко отъ Ельни. Онъ недавно возвратился изъ за границы и жестоко порицалъ всѣ мерзости, встрѣчавшіяся на всякомъ шагу въ Россіи, въ томъчислѣ и крѣпостное состояніе. Имѣніе его было прекрасно устроено, и съ воими крестьянами онъ обходился человѣколюбиво, но ему все-таки хотѣлось какъ можно скорѣе уѣхать за границу.

По возвращении моемъ изъ Петербурга существование мое въ Жуковъ стало какъ-то мрачно. Я уже не имълъ надежды освободить моихъ крестьянъ на техъ условіяхъ, которыя тогда казались мнѣ наиболѣе удобными для общаго освобожденія крестьянъ въ Россіи. Впрочемъ, вскоръ потомъ я убъдился, что освобождать крестьянъ, не предоставивъ въ ихъ владение достаточнаго количества земли, было-бы только въ половину обезпечить ихъ независимость. Распределение поземельной собственности между крестьянами и общинное владиніе ею составляють у нась основныя начала, изъ которыхъ со временемъ должно развиться все гражданское устройство нашего государства. Благомыслящіе люди или, какъ называли ихъ, либералы того времени болве всего желали уничтоженіи крвпостнаго состояніи и, при европейскомъ своемъ воззрѣніи на Якушкинъ.

предметъ, были уверены, что человекъ никому лично непринадлежащій уже свободенъ, хотя и не имъетъ никакой собственности. Ужасное положение пролетариевъ въ Европъ тогда еще не развилось въ такомъ огромномъ размёрё, какъ теперь и потому возникшіе вопросы по этому предмету уже впоследствіи — тогда не тревожили даже самыхъ образованныхъ и благомыслящихъ людей. Крвпостное-же состояние у насъ обозначалось на каждомъ шагу отвратительными своими последствіями. Безпрестанно доходили до меня слухи о неистовыхъ поступкахъ помѣщиковъ, моихъ соседей. Ближайшій изъ нихъ — Жигаловъ, имѣвшій всего 60 душъ, разъѣзжалъ въ коляскъ и имълъ огромную стаю гончихъ и борзыхъ собакъ; за то крестьяне его умирали почти съ голоду, и часто, ушедши тайкомъ съ полевой работы, приходили ко мнв и моимъ крестьянамъ просить милостыню. Однажды къ этому Жигалову прівхаль Лимохинь и проиграль ему въ карты свою коляску, четверню лошадей и бывшихъ съ нимъ кучера, форейтора и лакея; стали играть на горничную дёвку и Лимохинъ отыгрался. Въ имѣніи Анненкова, верстахъ въ 3-хъ отъ меня, управляющій придумываль ежегодно какой-нибудь новый способъ вымогатель-

ства съ крестьянъ. Однажды онъ объявилъ имъ, что барыня ихъ, живущая въ курскомъ своемъ имъніи, приказала прислать къ себъ нъсколько взрослыхъ девокъ для обученія ихъ коверному искуству; разумфется крестьяне, чтобы откупиться отъ такого налога, заплатили все, что только могли заплатить. У богача Барышникова, при полевыхъ работахъ, разъезжали управитель, бурмистръ и старосты и поощряли народъ дъятельности плетью. Проъзжая однажды зимою по гословскому увзду, я завхаль на постоялый дворъ. Изба была набита народомъ, совершенно оборваннымъ, иные даже не имѣли ни рукавицъ, ни шапки! Ихъ было болье 100 человькъ и они шли на винокуренный заводъ, отстоящій верстъ 150 отъ мѣста ихъ жительства. Помѣщикъ, которому они принадлежали, Фонтонъ де Вараіонъ отдалъ ихъ на всю зиму въ работу на заводъ и получилъ за это впередъ условленную плату. Сверхъ того помѣщикъ которому принадлежалъ заводъ, обязался прокормить крестьянъ Фонтона въ продолженіи зимы. Такаго рода сдёлки были очень обыкновенны. Во время построенія нижегородской ярмарки, принцъ Александръ виртембергскій, отправиль туда въ работу изъ витебской губерніи множество своихъ нищихъ кресть-

янъ, неплатившихъ ему оброка. Партія этихъ людей сотнями и въ самомъ жалкомъ положении проходила мимо Жукова. Все это вмёстё было нисколько неутвшительно. Къ тому-же не было дня, въ тоторомъ я бы могъ быть уверенъ, что у меня не случится столкновенія съ земской полиціей. Ежегодно требовались люди на большія дороги на какой-нибудь мёсяцъ, а иногда на два; они тамъ оставались въ совершенномъ распоряженін засёдателя и всякой разъ надо было хлопотать, чтобы онъ не оставиль тамъ людей долье, чымь это было нужно. Очень часто требовались подводы подъ проходившія венныя команды. Въ первый разъ я приказалъ подводчикамъ не давать квитанцій засёдателю, не получивъ отъ него следуемыхъ прогоновъ; люди мои пробыли 5 дней въ отлучкъ и возвратились не получивъ ни копъйки. Такъ какъ пригнано было подводъ несравненно болье нежели требовалось, то засъдатель, продержавъ людей моихъ три дня, отпустилъ ни съ чемъ. Требовались также иногда лошади на станціи большихъ дорогъ подъ провздъ значительныхъ лицъ. Ежели въ предписаніи министра велёно выставить 20 лошадей, то въ предписаніи генераль-губернатька требовалось 30, въ предписаніи губернатора 40, а земскій судъ требоваль уже 60 лошадей. Кончалось тёмъ, что во всёхъ подобныхъ случаяхъ я совсёмъ не исполнялъ предписаній земской полиціи, очень зная, что тёмъ самымъ на каждомъ шагу подвергался отвётственности передъ начальствомъ.

Фонъ Визинъ въ 20-мъ году, возвращаясь изъ Одессы въ Москву, извъстилъ меня, что онъ заъдетъ къ Левашевымъ верстъ за 200 отъ меня, и будетъ у нихъ меня дожидаться. Я прівхалъ въ назначенный срокъ къ Левашевымъ. Черезъ нъсколько дней явился ко мнъ нарочный изъ Жукова съ известіемъ, что тамъ полевыя работы прекращены и вст крестьяне въ ужасной тревогт. Во время моего отсутствія, земскій засѣдатель, провзжая черезъ Жуково и узнавши отъ старосты, который говорилъ съ нимъ въ шляпъ, что меня нётъ дома и что я не скоро возвращусь, бросился на старосту и избилъ его до полусмерти, потомъ отправился къ работавшимъ въ полъ крестьянамъ и подъ предлогомъ, что за ними есть недоимочный рекрутъ, старался схватить кого-нибудь изъ нихъ. Засъдатель увязался за однимъ молодымъ парнемъ, схватилъ его и увезъ въ Вязьму. За мной не бывало никакой недоимки, и въ последній наборъ я представиль рекрутскую квитанцію за моихъ крестьянъ. Происшествіе въ Жуковѣ всѣхъ насъ чрезвычайно потревожило и я тотчасъ-же вмѣстѣ съ фонъ Визинымъ отправился въ Смоленскъ. Фонъ Визинъ былъ знакомъ съ губернаторомъ барономъ Ашемъ, объяснилъ ему все дѣло и баронъ Ашъ приказалъ крестьянина моего отпустить домой, а засѣдателя надѣлавшаго столько тревоги, отдатъ подъ судъ.

Фонъ Визинъ проводилъ меня до Жукова. Тутъ народъ былъ въ отчаянномъ положеніи и почти не работалъ. Все это витстт меня ужасно смутило и я совершенно растерялся. Чтобы за одинъ разъ прекратить всѣ безпорядки въ Россіи, я придумалъ средство, которое въ эту минуту казалось мнъ вдохновеніемъ, а въ самой сущности оно было чистой сумбуръ. Ночью, пока фонъ Визинъ спалъ, я написалъ адрессъ къ императору, который должны были подписать всв члены Союза Благоденствія. Въ этомъ адрессѣ излагались всѣ бѣдствія Россіи, для прекращенія которыхъ мы предлагали императору созвать Земскую Думу по примъру своихъ предковъ. Поутру я прочиталъ свое сочинение фонъ Визину и и онъ, бывъ подъ однимъ настроеніемъ духа со мной, согласился подписать адрессъ. Въ тотъ-же день мы съ нимъ отправились въ Дорогобужъ къ Граббе. Къ счастю Граббе былъ благоразумнее

насъ обоихъ; не отказываясь вивств съ другими подписать адрессъ, онъ намъ ясно доказалъ, что этимъ поступкомъ за одинъ разъ уничтожалось Тайное Общество, и что это все вело насъ прямо въ крѣпость. Бумага мной написанная была уничтожена. Послѣ чего долго мы разсуждали о горестномъ положенія Россіи и средствахъ, которыя-бы могли спасти ее. Союзъ Благоденствія казалось намъ дремалъ. По собственному своему образованію, онъ слишкомъ былъ ограниченъ въ своихъ действіяхъ. Решено было къ 1 Января 21-го года пригласить въ Москву депутатовъ изъ Петербурга и Тульчина для того, чтобы они на общихъ совъщаніяхъ разсмотръли дъла Тайнаго Общества и пріискали средства для большей его двятельности. Фонъ Визинъ съ братомъ долженъ быль отправиться въ Петербургъ, мнъ-же пришлось ахать въ Тульчинъ. Фонъ Визинъ, не за долго передъ тѣмъ бывши въ Тульчинѣ, познакомился со всеми тамошними членами и далъ мне письма къ некоторымъ изъ нихъ. Онъ мне далъ также письмо въ Кишеневъ къ Михаилу Орлову. Въ Дорогобужкъ я добылъ себъ кое-какъ подорожную и пустился въ путь. Прівхавъ въ Тульчинъ, я тотчасъ явился къ Бурцову; отъ жида, у котораго я остановился, онъ перетащилъ меня

къ себъ; въ тотъ-же день я побывалъ у Пестеля и у Юшневскаго; последняго фонъ Визинъ превозносяль какъ человека огромнаго ума. Тутъ случилось какъ случается не редко, что одни добрыя качества принимаютъ за другія. Юшневскій, генералъ интендантъ 2-ой арміи, былъ отлично добрый человъкъ и честности ръдкой, но ума довольно ограниченнаго. Съ перваго раза онъ поразилъ меня своими пошлостями. Чтобы пребываніемъ моимъ въ Тульчинт не подать подозрѣнія властямъ, я ни у кого не бывалъ кромѣ Пестеля, съ которымъ былъ знакомъ прежде, и у Юшневскаго, къ которому привезъ письмо отъ фонъ Визина; но я скоро пазнакомился съ тульчинской молодежью; во время моего пребыванія въ Тульчинъ всъ почти члены перебывали у Бур-Въ Тульчинъ члены Тайнаго Общества, не опасаясь никакого особеннаго надъ собою надзора, свободно и почти ежедневно сообщались между собой и темъ самымъ не давали ослабевать другъ другу. Впрочемъ было достаточно уже одного Пестея, чтобы безпрестанно одушевлять всёхъ тульчинскихъ членовъ, между которыми въ это время было что-то похоже на двѣ партіи: умъренные, подъ вліяніемъ Бурцева и, какъ говорили, крайніе, подъ руководствомъ Пестеля. Но эти партіи были только мнимыя. Бурцевъ, бывши увѣренъ въ превосходствѣ личныхъ своихъ достоинствъ, не могъ не чувствовать на каждомъ шагу превосходства Пестеля надъ собой и потому всеми силами старался составить противъ него оппозицію. Однако это не мѣшало ему по наружности оставаться въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ съ Пестелемъ. Киселевъ, какъ умный чековъкъ и умъющій цънить людей, не могъ не уважать всю эту молодежь и многихъ изъ нихъ любилъ, какъ людей приближенныхъ къ себъ. Всъхъ ихъ онъ принималъ у себя очень ласково и, кромѣ какъ по службѣ, никогда не былъ съ ними начальникомъ. Иногда у него за объдомъ при общемъ разговоръ возникали политические вопросы и, если при этомъ Киселевъ понималъ что-нибудь криво, ему со всъхъ сторонъ возражали дёльно и онъ всякій разъ принужденъ былъ согласиться съ своими себесёдни-Послѣ этого не трудно себѣ представить какое вліяніе имѣли тульчинскіе члены во всей 2-ой арміи. Никакого ніть сомнінія, что Киселевъ зналъ о существовании Тайнаго Общества и смотрёлъ на это сквозь пальцы. Впослёдствіи, когда попалъ подъ судъ капитанъ Раевскій, завъдывавшій школою взаимнаго обученія въ дивизін Михаила Орлова, и генералъ Сабанѣевъ отправилъ, при донесеніи, найденный у Раевскаго списокъ всѣмъ тульчинскимъ членамъ, они ожидали очень дурныхъ для себя послѣдствій по этому дѣлу. Киселевъ призвалъ къ себѣ Бурцева, который былъ у него старшимъ адъютантомъ, подалъ ему бумагу и приказалъ тотчасъ же по ней исполнить. Пришедши домой, Бурцевъ очень былъ удивленъ, нашедши между листами данной ему бумаги списокъ тульчинскихъ членовъ, писанный Раевскимъ и присланный Сабанѣевымъ отдѣльно; Бурцевъ сжегъ списокъ, и тѣмъ кончилось дѣло.

Въ это время Пестель замышляль республику въ Россіи, писалъ свою Русскую Правду. Онъмив читалъ изъ нея отрывокъ и сколько помнится объ устройствъ волостей и селеній. Онъбылъ слишкомъ уменъ, чтобы видъть въ Русской Правдъ будущую конституцію Россіи. Своимъ сочиненіемъ онъ только приготовлялся, какъ онъсамъ говорилъ, правильно дъйствовать въ Земской Думъ и знать, когда прійдется что о чемъ говорить. Нъкоторые отрывки изъ Русской Правды онъ читалъ Киселеву, который ему однажды замътилъ, что царю своему онъ предоставляетъ уже слишкомъ много власти. Подъ

словомъ царя Пестель разумѣлъ исполнительную власть.

Наконецъ было назначено совъщание у Пестеля, на которомъ я долженъ былъ объявить всёмъ присутствующимъ о причинё моего прибытія въ Тульчинъ. Бурцевъ увѣрялъ меня, что если Пестель повдетъ въ Москву, то онъ своими рёзкими мнёніями и своимъ упорстромъ испортитъ тамъ все дъло и просилъ меня никакъ не приглашать Пестеля въ Москву. На совъщании я предложилъ тульчинскимъ членамъ послать отъ себя довъренныхъ въ Москву, которые тамъ занялись бы вмёстё съ другими опредёленіемъ всёхъ нужныхъ измёненій въ уставё Союза Благоденствія, а можетъ быть и въ устройствъ самаго Общества. Бурцевъ и Комаровъ просились въ отпускъ и по собственнымъ дёламъ своимъ должны были пробыть нёкоторое время въ Москве. Пестелю очень хотелось прівхать на съвздъ въ Москву, но многіе увъряли его, что такъ какъ два депутата ихъ уже будутъ на этомъ съйзді, то его присутствіе тамъ не необходимо и что просившись въ отпускъ въ Москву гдв - всв знаютъ что у него нътъ ни родныхъ и никакого особеннаво дёла, онъ можетъ навлечь подозреніе тульчинскаго начальства, а можетъ быть и подозрѣніе московской полиціи. Пестель согласился не ѣхать въ Москву.

Въ Тульчинъ полковникъ Абрамовъ далъ мнъ изъ дежурства подорожную по казенной надобности и я съ ней пустился въ Кишеневъ къ Орлову съ письмомъ отъ фонъ Визина и порученіемъ пригласить его на съёздъ въ Москву. Я никогда не видалъ Орлова, но многіе изъ моихъ знакомыхъ превозносили его какъ человъка высшаго разряда по своимъ умственнымъ способностямъ и другимъ превосходнымъ качествамъ. Когда-то императоръ Александръ былъ высокаго о немъ митнія и пробоваль употребить его по дипломатической части. Въ 15-мъ году, при отчужденіи Норвегіи отъ Даніи, Орловъ былъ посланъ съ темъ; чтобы убедить норвежцевъ совершенно присоединиться къ Швеціи и имъть съ ней вмёстё одинъ сеймъ. Но Орловъ сблизился съ тамошними либералами и дъйствовалъ не согласно съ данными ему предписаніями. Норвегія, присоединенная къ Швеціи, но имъя свое собственное представительство, осталась во многихъ отношеніяхъ землею отъ нея отдёльною. Когда сделалось известнымъ намерение императора Александра образовать отдёльный литовскій корпусъ и, одении его въ польскій мундиръ, дать ему ли-

товскія знамена — намфреніе это возмутило многихъ нашихъ генераловъ и они согласились между собой подать письменное представление императору, въ которомъ они излагали весь вредъ могущій произойти отъ образованія отдёльнаго литовскаго корпуса и умоляли императора не приводить въ исполнение своего намфрения, столь пагубнаго для Россіи. Въ числѣ генераловъ, согласившихся подписать это представленіе, былъ генералъ-адъютантъ Васильчиковъ, впоследствіи начальникъ гвардейскаго корпуса. Онъ испугался собственной своей смѣлости и пришедши къ императору съ раскаяніемъ просилъ у него прощенія въ томъ, что задумалъ противъ него недоброе, назвалъ всёхъ своихъ сообщниковъ и разсказалъ все дъло, въ которомъ главнымъ побудителемъ, былъ Орловъ, написавшій самое представление. Государь потребовалъ къ себъ Орлова, напомнилъ прежнее къ нему благоволеніе, и спросилъ — какъ могъ онъ решиться действовать противъ него. Орловъ сталъ ув рять императора въ своей къ нему преданности. Тутъ императоръ разсказалъ подробно все дъло, замышляемое генералами и приказалъ Орлову принести къ нему представленіе, писанное имъ отъ имени генераловъ. Орловъ отъ всего отрекся,

послѣ чего императоръ разстался навсегда съ прежнимъ своимъ любимцемъ. Свиданіе это съ императоромъ разсказывалъ мив самъ Орловъ. Скоро послѣ того онъ получилъ мѣсто начальника штаба при генералъ Раевскомъ, командующимъ 4-мъ корпусомъ. Въ Кіевъ Орловъ устроилъ едва-ли не первыя въ Россіи училища взаимнаго обученія для кантонистовъ. Въ библейскомъ обществъ онъ произнесъ либеральную ръчь, которая ходила тогда у всёхъ по рукамъ, и вообще пріобрѣлъ себѣ въ это время еще большую извъстность, нежели какой пользовался прежде. Какимъ-то случаемъ онъ потерялъ мѣсто начальника штаба, но вскоръ потомъ Киселевъ, который былъ съ нимъ друженъ, выпросилъ для него у императора дивизію во 2-ой арміи. Командуя этой дивизіей, онъ жилъ въ Кищеневѣ, гдѣ опять завелъ очень полезныя училища для солдатъ и поручилъ ихъ надзору капитана Раевскаго, члена Тайнаго Общества и совершенно ему преданнаго. Къ несчастію Раевскій, въ надежді на покровительство Орлова, слишкомъ рѣшительно дѣйствовалъ и впоследствіи попаль подъ судъ. Самъже Орловъ безпрестанно отдавалъ самые либеральные приказы по дивизіи.

Я съ любопытствомъ ожидалъ свиданія съ

Орловымъ и встрътился съ нимъ, не доъхавъ до Кишенева. Съ нимъ былъ адъютантъ его Охотниковъ, славный малый, и совершенно преданный Тайному Обществу; я давно былъ знакомъ съ нимъ. Прочитавши письмо фонъ Визина, Орловъ обощелся со мной, какъ съ старымъ знакомымъ, и тутъ же предложилъ състь къ себъ въ дормезъ, а Охотниковъ сѣлъ на мою перекладную тёлежку; потомъ мы съ нимъ черезъ станцію менялись местами въ дормезе. Орловъ съ перваго раза весь высказался передо мной. Наруж ности онъ былъ прекрасной и вмёстё съ тёмъ человѣкъ образованный, отмѣнно добрый и кроткій; обхожденіе его было истинно увлекательное, и потому познакомившись съ нимъ не было возможности не полюбить его; но бывши челов комъ не глупымъ - въ сужденіяхъ своихъ ему редко удавалось попасть на истину. Онъ почти всегда становился къ ней бокомъ, вследствіе чего въ разговорахъ, въ которыхъ обсуживался какой-нибудь не совсемъ пошлый предметъ, онъ почти никогда не подвигался съ успѣхомъ; за то по своей добротв и кротости никогда не обижался даже и самыми колкими противъ себя возраженіями. На убѣжденія мои пріѣхать Москву, онъ отвъчалъ, что пока навърное объменя ѣхать съ нимъ къ Давыдову въ кіевскую губернію. Узнавши, что у Давыдова, съ которымъ я не былъ знакомъ, соберется много гостей къ 24 Ноября, на имянины его матери и избѣгавши гостинныхъ во всю мою жизнь, такое приглашеніе было не совсѣмъ пріятно для меня; но когда мы на станціи сошлись съ Охотниковымъ, онъ взялъ меня въ сторону и просилъ меня убѣдительно ѣхать съ ними вмѣстѣ, увѣряя меня, что въ это время мнѣ удастся уговорить Орлова, безъ чего было мало надежды, чтобы онъ пріѣхалъ въ Москву. Я рѣшился ѣхать въ Каменку къ Давыдову.

Провзжая черезъ Новый Міргородъ, мы завхали къ полковнику Гревсу. Орловъ былъ знакомъ съ нимъ, когда они еще вмвств служили въ кавалеріи. Гревсъ командовалъ однимъ изъ полковъ Бугскаго поселенія. За обедомъ онъ сказалъ съ некоторою гордостью, что командуя своимъ полкомъ, онъ тоже, что помещикъ, у котораго 18,000 душъ. Везде происходили неимоверныя грабительства въ военныхъ поселеніяхъ. А Аракчееву на устройство ихъ отпускались ежегодно десятки милліоновъ; теперь, по наружности, и бугскія и чугуевскія поселенія были приведены въ нѣкоторый порядокъ. Сперва казаки, опираясь на свои права, означенныя въ граматахъ, дарованныхъ имъ прежними государями, не соглашались поступить въ военныя поселенія. Аракчеевъ изъ Харькова распорядился этимъ дѣломъ. Посланный имъ генералъ Саловъ наиболѣе непокорныхъ загналъ до смерти сквозь строй, а остальные смирились.

Прівхавъ въ Каменку, я полагалъ, что никого тамъ не знаю, и былъ пріятно удивленъ, когда случившійся здёсь А. С. Пушкинъ выбежалъ ко мнв съ распростертыми объятіями. Я познакомился съ нимъ въ последнюю мою поездку въ Петербургъ у Петра Чаадаева, съ которымъ онъ былъ друженъ и къ которому имѣлъ большое доверіе. Василій Львовичъ Давыдовъ, ревностный членъ Тайнаго Общества узнавши кто я, отъ Орлова, принялъ меня болѣе чѣмъ радушно. Онъ представилъ меня своей матери и своему брату генералу Раевскому, какъ давнишняго короткаго своего пріятеля. Съ генераломъ былъ сынъ его, полковникъ Александръ Раевскій. - Черезъ полчаса я былъ тутъ какъ дома. Орловъ, Охотниковъ и я — мы пробыли у Давыдова цёлую недълю. Пушкинъ, прівхавшій изъ Кишенева, гдъ Якушкинъ.

въ это время опъ былъ въ изгнаніи и полковникъ Раевскій прогостили тутъ столько-же. Мы всякій день объдали винзу у старушки матери. Послѣ обѣда собирались въ огромной гостинной, где всякій могъ съ кемъ и о чемъ хотель бесъдовать. Жена Ал. Львовича Давыдова, котораго Пушкинъ такъ удачно назвалъ "рогоносецъ величавый", урожденная графиня Грамонъ, впослёдствін вышедшая за мужъ въ Парижѣ за геперала Себестіани, была со всеми очень любезна. У пея была премиленькая дочь, девочка летъ 12. Пушкинъ вообразилъ себъ, что онъ въ нее влюбленъ, безпрестанно на нее заглядывался и, подходя къ ней, шутилъ къ ней очень неловко. Однажды за объдомъ онъ сидълъ возлъ меня и раскрасивышись смотрвлъ такъ ужасно на хорошенькую девочку, что она бедная не знала что дёлать, и готова была заплакать. Мий стало ее жалко и я сказалъ Пушкину вполголоса: посмотрите, что вы дёлаете; вашими нескромными взглядами вы совершение смутили бедное дитя. "Я хочу наказать кокету, отвёчаль онь; прежде она со мной любезничала, а теперь прикидывается жестокой и не хочетъ взглянуть на меня." Съ большимъ трудомъ удалосъ мит обратить все это въ шутку и заставить его улыбнуться. Въ общежитіи Пушкинъ былъ до чрезвычайности неловокъ и при своей раздражительности легко обижался какимъ нибудъ словомъ, въ которомъ рѣшительно не было для него ничего обиднаго. Иногда онъ корчилъ лихача, в роятно вспоминая Каверина и другихъ своихъ пріятелей гусаровъ, въ Царскомъ Селѣ; при этомъ онъ разсказывалъ про себя самые отчаянные анекдоты, и все вмѣстѣ выходило какъ-то очень пошло. За то заходилъли разговоръ о чемъ-нибудь дёльномъ, Пушкинъ тотчасъ просвътлялся. О произведеніяхъ словестности онъ судилъ в рно и съ особеннымъ какимъ-то достоинствомъ. Не говоря почти никогда о собственныхъ своихъ сочиненіяхъ, опъ любилъ разбирать произведенія современныхъ поэтовъ, и не только отдавалъ каждому изъ нихъ справедливость, но и въ каждомъ изъ нихъ умёлъ отыскать красоты, какихъ другіе не замѣтили. Я ему прочелъ его Noel: "Ура! въ Россію скачетъ" и онъ очень удивился, какъ я его знаю, а между темъ все его ненапечатанныя сочиненія: Деревня, Кинжалг, Четырехстишие кт Аракчееву, Послание къ Петру Чаадаеву и много другихъ, были не только всёмъ извёстны, но въ то время не было сколько нибудь грамотнаго прапорщика въ арміи, который не зналъ ихъ наизустъ. Вообще Пушкинъ былъ отголосокъ своего поколѣнія, со всѣми его недостатками и со всѣми добродѣтеляли. И вотъ, можетъ быть, почему онъ былъ поэтъ истинио народный, какихъ не бывало прежде въ Россіи.

Вст вечера мы проводили на половинт у Василья Львовича и вечернія бесёды наши для всёхъ насъ были очень запимательны. Раевскій, не принадлежа самъ къ Тайному Обществу, но подозрѣвая его существованіе, смотрѣлъ съ напряженнымъ любопытствомъ на все происходящее вокругъ его. Онъ не върилъ, чтобъ я случайно завхалъ въ Каменку, и ему очень хотелось знать причину моего прибытія. Въ последній вечеръ Орловъ, В. Л. Давыдовъ, Охотниковъ и я сговорились такъ дъйствовать, чтобы сбить съ толку Раевскаго на счетъ того, принадлежимъ-ли мы къ Тайному Обществу или нѣтъ. Для большаго порядка при нашихъ преніяхъ былъ выбранъ президентомъ Раевскій. Съ полушутливымъ и съ полуважнымъ видомъ онъ управлялъ общимъ разговоромъ. Когда начинали очень шумъть, онъ звонилъ въ колокольчикъ; никто не имѣлъ права говорить, не спросивъ у него на то дозволенія и. т. д. Въ последній этотъ вечеръ пребыванія нашего въ Каменкъ, послъ многихъ разсуждени

о разныхъ предметахъ, Орловъ предложилъ вопросъ: на сколько было-бы полезно учреждение Тайнаго Общества въ Россіи? самъ онъ высказалъ все, что можно было сказать за и противъ Тайнаго Общества. В. Л. Давыдовъ и Охотниковъ были согласны съ мнвніемъ Орлова; Пушкинъ съ жаромъ доказывалъ всю пользу, какуюбы могло принести Тайное Общество Россіи. Тутъ испросивъ слово у презядента, я старался доказать, что въ Россіи совершенно невозможно существование Тайнаго Общества, которое моглобы быть хоть на сколько-нибудь полезно. Раевскій сталъ мнѣ доказывать противное и исчислилъ всь случаи, въ которыхъ Тайное Общество моглобы действовать съ успехомъ и пользой; въ отвътъ на его выходку я ему сказалъ: мнъ нетрудно доказать вамъ, что вы шутите; я предложу вамъ вопросъ: если-бы теперь уже существовало Тайное Общество, вы навърно къ нему не присоединились-бы? — Напротивъ, навърноебы присоединился, отвёчаль онъ. Въ такомъ случав давайте руку, сказаль я ему. И онъ протянулъ мнё руку, послё чего я расхохотался, сказавъ Раевскому: разумвется, все это только одна шутка. Другіе также смѣллись, кромѣ А. Л., рогоносца величаваго, который дремалъ и Пушкина который быль очень взволновань; онъ передъ этимъ увёрился, что Тайное Общество или существуетъ, или тутъ-же получитъ свое начало, и онъ будетъ его членомъ; но когда увиделъ, что изъ этого вышла только шутка - онъ всталъ раскраснъвшись и сказалъ со слезой на глазахъ: я никогда не былъ такъ несчастливъ, какъ теперь; я уже виделъ жизнь мою облагороженною и высокую цёль передъ собой, и все это была только злая шутка. Въ эту минуту онъ былъ точно прекрасенъ. Въ 27-мъ году, когда онъ пришелъ проститься съ А. Г. Муравьевой, ѣхавшей въ Сибирь къ своему мужу Никить, онъ сказаль ей: я очень понимаю, почему эти господа не хотёли принять меня въ свое Общество; я не стоилъ этой чести.

При прощаніи, Орловъ обѣщалъ миѣ непремѣнно пріѣхать въ Москву. Въ первыхъ числахъ Января 21 го года Граббе, Бурцевъ, и я жили вмѣстѣ у фонъ Визиныхъ. Скоро потомъ пріѣхали въ Москву изъ Петербурга Николай Тургеневъ и Өедоръ Глинка, а потомъ изъ Кіева Михайло Орловъ съ Охотниковымъ. Было рѣшено Комарова не принимать на наши совѣщанія; ему уже тогда не очень довѣряли. На первомъ изъ этихъ совѣщаній были Орловъ, Охотниковъ и Ник. Тур-

геневъ, О. Глинка, два брата фонъ Визины, Граббе, Бурцевъ и я. Орловъ привезъ писанныя условія, на которыхъ онъ соглашался присоединиться къ Тайному Обществу; въ этомъ сочиненіи, послѣ многихъ фразъ, онъ старался доказать, что Тайное Общество должно решиться на самыя крутыя мёры и для достиженія своей цёли даже прибытнуть къ средствамъ, которыя могутъ казаться преступными; во первыхъ онъ предлагалъ завести тайную типографію или литографію посредствомъ которой можно-бы было печатать разныя статьи противъ правительства и потомъ въ большомъ количествъ разсылать по всей Россіи. Второе его предложеніе состояло въ томъ, чтобы завести фабрику фальшивыхъ ассигнацій, чрезъ что, по его мивнію, Тайное Общество, съ перваго раза пріобрёло-бы огромныя средства и вмёстё съ тёмъ подрывался-бы кредитъ правительства. Когда онъ кончилъ чтеніе, всъ смотрели другъ на друга съ изумленіемъ. Я наконецъ сказалъ ему, что онъ въроятно шутитъ, предлагая такія неистовыя міры; но ему того-то и нужно было. Помовленный на Раевской въ угодность ея роднымъ онъ рѣшился прекратить всё сношенія съ членами Тайнаго Общества; на возраженія наши онъ сказалъ, что если мы не

принимаемъ его предложеній, то онъ никакъ не можетъ принадлежать къ нашему Тайному Обществу. Послѣ чего онъ уѣхалъ и ни съ кѣмъ изъ насъ болѣе не видался, и только уѣзжая уже изъ Москвы, въ дорожной повозкѣ заѣхалъ проститься съ фонъ Визинымъ и со мной. При прощаніи, показавъ на меня, онъ сказалъ: этотъ человѣкъ никогда миѣ не проститъ. Въ отвѣтъ я парадировалъ нѣсколько строкъ изъ письма Брута къ Цицерону, и сказалъ ему: если мы успѣемъ, Михайло Өедоровичъ, мы порадуемся вмѣстѣ съ вами; если-же не успѣемъ, то безъ васъ порадуемся одни. Послѣ чего онъ бросился меня сбнимать.

На слѣдующихъ совѣщаніяхъ собрались тѣже члены, кромѣ Орлова. Для большаго порядка выбранъ былъ предсѣдателемъ Н. Тургеневъ. Прежде всего было признано нужнымъ измѣнить не только уставъ Союза Благоденствія, но и самое устройство и самый составъ Общества. Рѣшено было объявить повсемѣстно, во всѣхъ управахъ, что такъ какъ въ теперешнихъ обстоятельствахъ малѣйшею неосторожностью можно было возбудить подозрѣніе правительства, то Союзъ Благоденствія прекращаетъ свои дѣйствія навсегда. Этой мѣрой не надежныхъ членовъ удаляли изъ Общества.

Въ новомъ уставъ, цъль и средства для достиженія ея должны были опредёлиться съ большею точностію, нежели онъ были опредълены въ уставъ Союза Благоденствія и потому можно было надёяться, что члены, въ ревностномъ содействіи которыхъ нельзя было сомнъваться, соединившись вмъстъ, составятъ одно целое, и дъйствуя единодушно — придадутъ новыя силы Тайному Обществу. За тъмъ приступили къ сочиненію новаго устава; онъ раздёлялся на двё части: въ первой для вступающихъ предлагались тъже филантропическія цёли, какъ и въ Зеленой Книгъ. Редакціей этой части занялся Бурцевъ. Вторую часть написалъ Н. Тургеневъ для членовъ высшаго разряда. Въ этой второй части устава уже прямо было сказано, что цель Общества состоитъ въ томъ, чтобы ограничить самодержавіе въ Россіи, а чтобы пріобрасть для этого средства — признавалось необходимымъ дъйствовать на войска и приготовить ихъ на всякой случай. На первый разъ положено было учредить 4 главныя думы: одну въ Петербургъ подъ руководствомъ Н. Тургенева, другую въ Москвъ, которую поручали Ив. Алекс. фонъ-Визину; третью я долженъ былъ образовать въ Смоленской губерніи, четвертую брался Бурцевъ привести въ

порядокъ въ Тульчинъ. Онъ увърялъ, что по прівздв въ Тульчинъ, онъ первоначально объявить объ уничтоженін Союза Благоденствія, по что велёдть за тёмъ извёстить всёхъ членовъ, кромё приверженцевъ Иестеля, о существовании новаго устава, и что они вев къ нему присоединятся подъ его руководствомъ. Уставъ былъ подписанъ встми присутствующими членами на совтщаніяхъ и Мих. Муравьевымъ, который пріёхалъ въ Москву уже къ самому концу нашихъ засъданій. Объ части новаго устава были нереписаны въ 4-хъ экземплярахъ: одинъ для Тургенева, другой для И. А. фонъ Визина, третій для меня, четвертый для Бурцева. Но еще при самыхъ первыхъ нашихъ совъщаніяхъ были приглашены на одно изъ нихъ всѣ члены, бывшіе тогда въ Москве. На этомъ общемъ совещани были киязь Сергей Волконскій, Комарова, Петръ Колошинъ и многіе другіе. Тургеневъ, какъ нашъ президентъ, объявилъ всвиъ присутствующимъ, что Союзъ Благоденствія болье не существуєть и изложилъ предъ ними причины его уничтоженія.

Тургеневъ, пріѣхавши въ Петербургъ объявиль, что члены бывшіе на съѣздѣ въ Москвѣ нашли необходимымъ прекратить дѣйствія Союза

Благоденствія и потомъ одному только Никитъ Муравьеву прочелъ новый уставъ Общества, послѣ чего изъ нредосторожности онъ положилъ его въ бутылку и засыпалъ табакомъ. Изъ петербургскихъ членовъ, двятельностью Никиты Муравьева, образовалось новое Общество. Скоро потомъ труды по Обществу разделили съ Никитою, полковникъ князь Трубецкой и адъютантъ Бистрома князь Оболенскій; Николай же Тургеневъ, первое время по прівздв своемъ въ Петербургъ, мало принималъ участія въ дёлахъ новаго Тайнаго Общества, хотя и не прекращалъ сношеній со многими изъ членовъ. Не понятно, какъ съ своемъ сочинении о России, онъ могъ решиться отвергать существование Тайнаго Общества и потомъ отрекаться отъ участія, которое онъ принималъ въ немъ, какъ дъйствительный членъ, на съйзди въ Москви и посли на многихъ совищаніяхъ въ Петербургв.

Въ Москвъ, когда разъъхались прівзжіе члены, остались только два брата фонъ Визины; въ Смоленской губерніи я былъ одинъ, если не считать Граббе, который съ своимъ полкомъ могъ быть всегда переведенъ оттуда. Правда мнъ поручено было принять Пассека и Петра Чаадаева, при первомъ свиданіи съ ними. Когда

Чаадевъ пріёхалъ въ Москву, я предложилъ ему вступить въ наше Общество; онъ на это согласился, но сказалъ мив, что напрасно я не принялъ его прежде, тогда опъ не вышелъ-бы въ отставку и постарался-бы попасть въ адъютанты къ великому князю Николаю Павловичу, который очень можетъ быть покровительствовалъ-бы подърукой Тайное Общество, если бы ему впушить, что это Общество можетъ быть для него опорой въ случав восшествія на престолъ старшаго брата.

Бурцевъ, по прівздѣ своемъ въ Тульчинъ, объявилъ на общемъ совѣщаніи о несуществованіи Тайнаго Общества. Всѣ присутствующіе члены напали на него и на членовъ бывшихъ на съѣздѣ въ Москвѣ, доказывая очень справедливо, что 8 человѣкъ не имѣли никакого права уничтожить цѣлое Тайное Общество. Они тутъ-же дали другъ другу обѣщаніе никакъ не прекращать своихъ дѣйствій. Бурцевъ остался одинъ и совершенно въ сторонѣ; онъ даже никому не показалъ новаго устава и съ тѣхъ поръ прекратилъ всѣ свои сношенія съ товарищами по Обществу. Изъ тульчинскихъ членовъ, подъ руководствомъ Пестеля, образовалось новое Общество, котораго уже явная цѣль была измѣненіе образа

правленія въ Россіи, и съ этого времени они назывались Южными, въ отличіе отъ петербургскихъ, которые назывались Сѣверными.

Въ 20-мъ году, въ смоленской губерніи, былъ повсемёстный неурожай и въ началё 21-го года, вездё нуждались, а въ рославльскомъ уёздё, вмёсто хлёба, ёли сосновую кору и положительно умирали съ голоду. Михаилъ Муравьевъ, рославльскій поміщикь, бывши свидітелемь крайней нужды, претерпъваемой въ его увздь, хлопоталъ въ Москвъ о средствахъ помочь бъднымъ людямъ. Теща его, Н. Н. Шереметева собрала ему въ нѣсколько дней пожертвованій отъ разныхъ лицъ до 15,000. Дмитрій Давыдовъ, первый нашъ сахароваръ, принимавшій участіе во всёхъ увеселеніяхъ Москвы, на одномъ балѣ возбудилъ состраданіе къ умирающимъ отъ голоду знакомыхъ ему дамъ; каждая изъ нихъ тутъ-же отдала ему въ пользу бёдныхъ или турецкую свою шаль (Вяземская) или браслетъ, или серьги и. т. д. Разумвется, что мужья ихъ откупили вещи, пожертвованныя ихъ женами, и внесли за нихъ деньги, которыхъ набралось около 6,000; потомъ при другихъ еще пожертвованіяхъ составилось около 30,000 для вспомоществованія бёднымъ въ рославльскомъ увздв. И А. фонъ Визинъ, коротко знакомый съ княземъ Голицынымъ, московскимъ генералъ-губернаторомъ, и много имъ уважаемый, отправился къ нему и разсказалъ о бъдствіяхъ въ рославльскомъ уёздё и о бездействіи тамошняго начальства. Голицынъ ничего про это не зналъ. Бывши самъ человъкъ очень добрый, онъ принялъ въ этомъ деле живое участіе и объщалъ отъ себя донести правительству, но совътовалъ фонъ Визину прежде събздить въ Рославль и привести ему оттуда подробныя свъденія, на которыхъ онъ могъ-бы основаться въ своемъ донесеніи. Фонъ Визинъ и я — мы отправились въ Рославль; М. Муравьевъ былъ уже тамъ. При въёздё нашемъ въ этотъ уёздъ, безпрестанно попадались намъ люди совершенио изнеможенные, и что многіе изъ нихъ умирали отъ нужды, въ этомъ не было никакого сомивнія. Нище со всёхъ сторонъ шли въ городъ; каждый изъ нихъ надвялся получить отъ городскихъ жителей, хоть небольшой кусокъ хлаба. Чтобы опредёлить имена помёщиковъ, между крестьянами которыхъ наиболее было нищихъ, фонъ Визинъ и я — мы расположились на постояломъ дворъ съ цёлымъ мёшкомъ мёдныхъ денегъ. Всё нищіе входили къ намъ свободно; каждому изъ нихъ я давалъ пятакъ и спрашивалъ его имя, названіе

его деревни и какому помъщику онъ принадлежитъ. Фонъ Визинъ все это записывалъ. Такимъ образомъ составился списокъ, изъ котораго уже можно было видеть приблизительно въ какихъ селеніяхъ и чьихъ поміщиковъ крестьяне наиболее нуждались. Потомъ мы поехали къ М. Муравьеву и нашли у него Левашевыхъ и дядю его Тютчева. Ни Левашевъ, ни Тютчевъ не были членами Тайнаго Общества, но действовали совершенно въ его смыслъ. Левашевы жили уединенно въ деревий, занимались воспитаніемъ своихъ детей и улучшениемъ своихъ крестьянъ, входя въ положение каждаго изъ нихъ и помогая имъ по возможности. У нихъ были заведены училища для крестьянскихъ мальчиковъ, по порядку взаимнаго обученія. Въ это время такихъ людей, какъ Левашевы и Тютчевъ, дъйствующихъ въ емыслѣ Тайнаго Общества и сами того не подозрѣвая, было много въ Россіи. Муравьевъ, Левашевы и Тютчевъ, зная своихъ сосъдей и при помощи привезеннаго нами списка изъ Рославля, могли определить въ какихъ местахъ наиболе нуждались въ пособіи. Они распорядились покупкою хльба на пожертвованныя въ Москвъ деньги и раздачей его. Въ это время цены на хлебъ необычайно возвысились; четверть ржи стоила до 25 руб. и на 30,000, которыя были въ нашемъ распоряженін, можно было купить не болье, какъ 1,300 четвертей, количество незначительное въ отношенін съ количествомъ нуждающихся во всемъ увздв; между твмъ не предвидвлось никакихъ средствъ прокормить народъ до следующей жатвы; но и будущая жатва не объщала ничего утъшительнаго; за недостаткомъ зерноваго хлѣба большая часть крестьянскихъ полей остались не засвянными. Въ этомъ случав Михаилъ Муравьевъ предпринялъ рѣшительную мѣру. Онъ созвалъ въ Рославль своихъ знакомыхъ и многихъ незнакомыхъ помѣщиковъ и предложилъ имъ подписать бумагу къ министру внутреннихъ дёлъ, въ которой рославльскіе дворяне доводили до свёденія его о бъдственномъ положении сего края. Бумага эта за подписью нёсколькихъ десятковъ рославльскихъ дворянъ, пошла къ министру мимо увзднаго предводителя, который изъ опасенія прогивать начальство, не хотвлъ подписаться вивстѣ съ дворянами своего уѣзда, мимо губерискаго предводителя и мимо губернатора, за то она произвела сильное впечатление въ Петербурге. Тотчасъ былъ отправленъ въ Смоленскъ сенаторъ Мертваго и въ его распоряжение было назначено милліонъ рублей. Онъ считался однимъ

изъ дучшихъ московскихъ сенаторовъ, но въ Смоленскъ онъ проводилъ время или во снъ, или на объдахъ, или за картами, исподволь собирая свъденія о наиболье нуждающихся въ пособіи. Видеть этого дремлющаго старика, когда все около него страдало, было отвратительно. Возвратясь въ Жуково, я завхалъ къ Пассеку и принялъ его въ члены нашего Тайнаго Общества. Онъ былъ этимъ чрезвычайно доволенъ; когда онъ бывалъ съ Граббе, фонъ Визинымъ и со мной, онъ замечалъ, что у насъ есть какая-то отъ него тайна, и ему было очень неловко. Онъ всегда былт. добръ до своихъ крестьянъ; но съ этихъ поръ онъ посвятилъ имъ все свое существование и всв его старания клонились къ тому, чтобы упрочить ихъ благосостояніе. Онъ завелъ въ своемъ имѣніи прекрасное училище, по порядку взаимнаго обученія, и набралъ въ него взрослыхъ ребятъ, предоставляя за нихъ тъмъ. домамъ, къ которымъ они принадлежали разныя выгоды. Читать мальчики учились по книжкъ "о правахъ и обязанностяхъ гражданина," изданпой при императрицѣ Екатеринѣ и запрещенной въ последніе годы царствованія императора Александра. Курсъ ученья оканчивался тъмъ, что мальчики переписывали каждый для себя въ тет-Якушкинъ.

радку и выучивали наизустъ учрежденія, написанныя Пассекомъ для своихъ крестьянъ. Въ этихъ учрежденіяхъ, между прочими правами, предоставлено было въ ихъ собственное распоряженіе отдача рекрутъ и всѣ мірскіе сборы. Они имѣли свой судъ и расправу; по воскресеньямъ, избранные отъ міра старики собирались въ конторѣ и разбирали тяжбы между крестьянами. Однажды Пассекъ за грубость послалъ своего камердинера съ жалобой на него къ старикамъ, и они присудили его заплатить два рубля въ общественный сборъ. Камердинеръ-же этотъ получалъ отъ своего барина 300 руб. въ годъ. Пассекъ въ этомъ случат остался очень доволенъ и стариками и собой. Онъ вообще двадцатью годами предупредилъ нъкоторыя учрежденія государственныхъ имуществъ. Бывши самъ уже не первой молодости и желая насладиться успёхомъ въ деле, которое было близко его сердцу, онъ употреблялъ усильныя мёры для улучшенія своихъ крестьянъ и истратилъ на нихъ въ несколько льтъ десятки тысячь, которыя онъ имьлъ въ ломбардь; за то уже при немъ въ имьніи было много грамотныхъ крестьянъ и состояніе ихъ до невѣроятности улучшилось. Но крипостное состояніе въ этомъ деле все испортило. Теперь это именіе

принадлежитъ племянникамъ Пассека и очень въроятно, что ни одно изъ благихъ его учрежденій уже болье не существуетъ.

Осенью въ 21-мъ году было въ Петербургъ происшествіе семеновскаго полка. Императоръ Александръ въ это время находился на събздв въ Лейбахв и узналъ отъ Метерниха, что любимой его полкъ взбунтовался; извѣстіе его сильно, поразило. Семеновскій полкъ былъ расформированъ и нижніе чины были развезены по разнымъ крвпостямъ Финляндіи, потомъ многіе изъ нихъ были прогнаны сквозь строй, другіе биты кнутомъ и сосланы въ каторжную работу, остальные посланы служить безъ отставки: первый баталліонъ въ сибирскіе гарнизоны, второй и третій размъщены по разнымъ армейскимъ полкамъ. Офицеры же следующими чинами все были выписаны въ армію съ запрещеніемъ давать имъ отпуска и принимать отъ нихъ просьбы въ отставку; запрещено было также представлять ихъ къ какой-бы то ни было наградъ. Четверо изъ нихъ: Ватковскій, Кошкаровъ, Ермолаевъ и князь Щербатовъ были отданы подъ судъ; при этомъ надъялись узнать отъ нихъ что-нибудь положительное о существовании Тайнаго Общества. На Щербатова падало болье подозрыний нежели на

другихъ но связи его со мной и короткому знакомству съ лицами, подозрѣваемыми правительствомъ. Онъ былъ приговоренъ къ лишенію всёхъ правъ состоянія и къ разжалованію въ солдаты; но ему объщали совершенное прощеніе, если онъ сообщить какія-нибудь свіденія о существованіи Тайнаго Общества. Самъ онъ не принадлежалъ къ нему; видаясь-же безпрестанно со мной, онъ зналъ многое, по наша тайна была для него священна, и онъ ръшился лучше быть невинной жертвой, нежели ноступить предательски. всь задаваемые ему вопросы о Тайномъ Обществь онъ отвѣчалъ, что ничего не знаетъ. При вступленін на престолъ нынѣ царствующаго императора приговоръ суда надъ Щербатовымъ былъ исполненъ и онъ былъ посланъ на Кавказъ солдатомъ.

Послѣ семеновской исторіи императоръ Александръ поступилъ совершенно подъ вліяніе Метерниха, перешелъ отъ народовъ, прежде усердно имъ защищаемыхъ на сторону властей, и во всѣхъ случаяхъ почиталъ теперь своею обязанностью защищать священныя права царей. Тутъ прекратилось въ немъ раздвоеніе; и въ Европѣ и въ Россіи политическія его воззрѣнія были одни и тѣже. Въ 22-мъ году, по возвращеніи въ

Петербургъ, первымъ распоряжениемъ правительства было закрыть массонскія ложи и запретить въ Россіи тайныя общества: со всёхъ служащихъ были взяты росписки, что они не будутъ принадлежать къ тайнымъ обществамъ. Разумвется, что такое распоряжение поставило въ необходимость петербургскихъ членовъ быть очень осторожными, вслёдствіе чего они рёдко собирались между собой и пріемъ новыхъ членовъ почти совсёмъ прекратился. У императора была въ рукахъ Зеленая Книга, и онъ, прочитавши ее, говорилъ своимъ приближеннымъ, что въ этомъ уставъ Союза Благоденствія все было прекрасно, но что на это нисколько нельзя полагаться, что большая часть тайныхъ обществъ при началъ своемъ имѣютъ почти всегда только цѣль филантроническую, но что потомъ эта цёль измёняется скоро и переходить въ заговоръ противъ правительства. Съ этихъ поръ императоръ находился въ какомъ-то особенномъ опасеніи тайныхъ обществъ въ Россіи. Къ нему безпрестанно привозили бумаги, захваченныя у лицъ, подозръваемыхъ полиціей. И странно, въ этомъ случав не попался ни одинъ изъ дъйствительныхъ членовъ. Это самое еще болье смущало императора. Онъ былъ увъренъ, что устрашающее его тайное общество было чрезвычайно сильно, и сказалъ однажды князю П. М. Волконскому, желавшему его успокоить на этотъ счетъ: "ты ничего не понимаешь, эти люди могутъ кого хотятъ возвысить или уронить въ общемъ мивніи; къ томуже они имъютъ огромныя средства; въ прошломъ году, во время неурожая въ смоленской губерніи, они кормили цёлые уёзды." И при этомъ назвалъ меня, Пассека, фонъ Визина, Михаила Муравьева и Левашева. Все это передалъ мит Павелъ Колошинъ, прітхавшій изъ Петербурга по порученію Н. Тургенева; я быль тогда случайно одинъ въ Москвъ. И. А. фонъ Визинъ жилъ въ подмосковной, а М. А. ужхалъ въ свою Костромскую деревню. Тургеневъ заказывалъ намъ съ Колошинымъ быть, какъ можно, осторожнее послѣ того, что императоръ назвалъ нѣкоторыхъ изъ насъ.

Въ 22-мъ году, по сформированіи новаго семеновскаго полка вся гвардія выступила изъ Петербурга въ походъ, подъ предлогомъ предстоящей будто-бы войны, а въ самомъ дѣлѣ потому, что опасались пребыванія гвардіи въ столицѣ. Васильчиковъ уже не командовалъ гвардейскимъ корпусомъ. Чтобы уменьшить свою отвѣтственность по случаю исторіи семеновскаго полка, онъ

увърялъ императора, что не въ одной гвардіи, но и въ арміи распространенъ духъ неповиновенія, и въ доказательство подалъ ему письмо своего брата командира гусарской бригады, въ составъ которой входили полки лубенской и гродненской. Въ этомъ письмъ Васильчиковъ жаловался старшему своему брату на Граббе, описывая всё случаи, въ которыхъ его подчиненный оказывалъ ему всѣ возможныя неуваженія. Меньщой этотъ Васильчиковъ былъ плохой человъкъ. Дибичъ, бывши еще начальникомъ штаба 1-ой армін и проёзжая черезъ Дорогобужъ, просилъ убъдительно Граббе, для пользы службы, во фрунтв вести себя пристойно съ бригаднымъ своимъ командиромъ, прибавивъ: въ комнате дело другое, и сделалъ рукою движенье, которое выражало: въ комнатъ, пожалуй, можно его и поколотить. Письмо Васильчикова сильно подъйствовало на императора. За нѣсколько мѣсяцевъ передъ тъмъ, Граббе съ своимъ полкомъ изъ Дорогобужа былъ переведенъ не помню въ какую губернію. Совершенно неожиданно получиль онъ бумагу отъ начальника штаба его императорскаго величества съ надписью: отставному полковнику Граббе. Князь Волконскій писалъ къ нему, что поведение его съ бригаднымъ командиромъ заслуживаетъ примърнато наказанія, но что государь императоръ, во уважение прошедшей отличной его елужбы, приказалъ не подвергать его военному суду, и повелёлъ ему съ получениемъ сего сдать полкъ старшему по себѣ и отправиться на жительство въ Ярославль, не завзжая ни въ одну столицу. Случившеся тутъ офицеры были такъ поражены пеожиданнымъ распоряжениемъ, что спросили у Граббе, что онъ прикажетъ имъ дѣлать. Онъ ихъ успокоилъ и сдавии въ 24 часа полкъ подполковнику Курилову, отправился съ своимъ деньщикомъ Иваномъ, едва имѣя съ чѣмъ довхать до Ярославля. Онъ командовалъ лубенскимъ полкомъ почти 6 лътъ; въ это время на его мъстъ всякой дошлый полковой командиръ составилъ бы себь огромное состояніе. Нъкоторые короткихъ пріятелей Граббе сложились и доставляли ему годовое содержаніе, безъ чего онъ рѣшительно не имѣлъ чѣмъ существовать въ Ярославлѣ.

Походъ гвардіи имѣлъ совершенно противныя послѣдствія, нежели какихъ отъ него ожидалъ императоръ. Офицеры всѣхъ полковъ, болѣе свободные отъ службы, чѣмъ въ Петербургѣ, и не подвергаясь такому строгому надзору, какъ въ столицѣ, часто сообщались между собою, и много

новыхъ членовъ поступило въ Тайное Общество. Никита Муравьевъ, въ Витебскѣ, написалъ свою конституцію для Россіи; это былъ въ кратцѣ снимокъ съ англійской конституціи. Въ 23-мъ году по возвращеніи гвардіи въ Петербургъ, Пущинъ принялъ Рылѣева, съ поступленіемъ котораго дѣятельность петербургскихъ членовъ очень увеличилась. Много новыхъ членовъ было принято.

Въ 22-мъ году генералъ Ермоловъ, вызванный съ Кавказа начальствовать надъ отрядомъ, назначеннымъ противъ возставшихъ неаполитанцевъ, прожилъ нъкоторое время въ Царскомъ Селъ и всякій день видался съ императоромъ. Неаполитанцы были уничтожены австрійцами прежде, нежели нашъ вспомогательный отрядъ двинулся съ мъста и Ермоловъ возвратился на Кавказъ. Въ Москвъ, увидъвъ прітхавшаго къ нему М. фонъ Визина, который былъ у него адъютантомъ, онъ воскликнулъ: "поди сюда величайшій карбонари." Фонъ Визинъ не зналъ, какъ понимать такого рода привътствіе. Ермоловъ прибавилъ: "я ничего не хочу знать, что у васъ делается, но скажу тебь, что онз васъ такъ боится, какъ бы я желалъ, чтобы онъ меня боялся." Бользненное воображение императора, конечно, преувеличивало средства и могущество Тайнаго Общества, и потому понятно, что, не имѣя никакихъ положительныхъ данныхъ даже на счетъ существованія этого Общества, ему трудно было приступить къ рѣшительнымъ мѣрамъ противъ врага невидимаго. Члены Тайнаго Общества ничѣмъ рѣзко не отличались отъ другихъ. Въ это время свободное выраженіе мыслей было принадлежностью не только всякаго порядочнаго человѣка, но и всякаго, кто хотѣлъ казаться порядочнымъ человѣкомъ.

Императоръ, преслъдуемый призракомъ Тайнаго Общества, все болъе и болъе становился недовърчивымъ, даже къ людямъ, въ преданности которыхъ онъ казалось не могъ сомнъваться. Генералъ-адъютантъ князь Менщиковъ, начальникъ канцеляріи главнаго штаба, подозрѣваемый императоромъ въ близкомъ сношеніи съ людьми, опасными для правительства, лишился своего мѣста. Князь П. М. Волконскій, начальникъ штаба его императорскаго величества, находившійся неотлучно при императорѣ съ самаго восшествія его на престолъ, лишился также своего мѣста, и на нѣкоторое время удалился отъ Двора. Причина такой немилости къ Волконскому заключалась въ томъ, что онъ никакъ не соглашался ѣхать

въ Грузино на поклонение Аракчееву. Князь Александръ Николаевичъ Голицынъ, министръ просвъщенія и духовныхъ дълъ, съ самой его молодости непрерывно пользовавшійся милостями и доваріемъ императора, внезапно быль отставленъ отъ своей должности. Въ это время Аракчеевъ сблизилъ монаха Фотія съ императоромъ. Фотій быль человъкъ не совсьмъ пошлый; малообразованный, изувъръ съ пламеннымъ воображеніемъ, онъ сильно дёйствовалъ, особенно на женщинъ смѣлостью и неожиданнастью своихъ выраженій. Скоро онъ овладель полнымъ доверіемъ императора, доказавъ ему, что благочестіе и набожность свётскихъ людей, въ томъ числё и князя Голицына, суть ничто иное, какъ отступничество отъ истиннаго православія, которое одно ведетъ къ въчному спасенію. Съ этихъ поръ императоръ сталъ усердно посъщать монастыри, бесёдоваль съ схимниками, посылаль значительные вклады въ разныя обители и началъ строго соблюдать всь обряды греко-россійской церкви. Многія книги, напечатанныя на счетъ правительства, были запрещены, въ томъ числъ и естественное право Куницына и книжка, сочиненная Филаретомъ, теперешнимъ митрополитомъ московскимъ. За эту книжку, напечатанную по именному повельнію, а потомъ у всьхъ отобранную, и пострадаль князь Голицынъ. Цензура сдълалась крайне стъснивтельна. Въ университетахъ многія кафедры уничтожены; во всьхъ училищахъ запрещено учить мифологіи древнихъ, такъ какъ во всьхъ высшихъ заведеніяхъ преподавалась древняя словесность. Въ послъдніе годы своего царствованія, императоръ сдълался почти нелюдимымъ. Въ путешествіяхъ своихъ онъ не заъзжалъ ни въ одинъ губернскій городъ, и дла него прокладывалась большая дорога и устроивалась по мъстамъ дикимъ и по которымъ прежде не было никакого проъзда.

Въ концѣ 22-го года я женился и весь 23-ій годъ прожилъ очень уединенно въ подмосковной тещи моей Н. Н. Шереметевой. Оба фонъ Визины были женаты и жили тоже въ своихъ подмосковныхъ, и я даже съ ними очень рѣдко видался. О томъ, что дѣлалось въ Тульчинѣ, ни они, ни я почти ничего не знали. Лѣтомъ въ 23-мъ году, мнѣ случилось пріѣхать въ Москву не надолго; тутъ, познакомившись съ полковникомъ Копыловымъ, перешедшимъ изъ гвардейской артиллеріи на Кавказъ къ Ермолову, и видя его готовность дѣйствовать въ смыслѣ Тайнаго Общества, я принялъ его въ наше Общество. Черезъ

нъсколько дней послъ того завхалъ ко мнъ Ив. Ан. фонъ Визинъ и пригласилъ меня прівхать къ нему въ определенный часъ, въ который онъ назначилъ свиданіе съ Бестужевымъ-Рюминымъ. Бестужевъ ему сказалъ, что онъ имветъ важное порученіе, отъ Сергая Муравьева и другихъ Южныхъ членовъ, передать темъ изъ насъ, которыхъ застанетъ въ Москвъ. Я зналъ этого Бестужева взбалмошнымъ и совершенно безтолковымъ мальчикомъ. Увидъвъ меня, съ улыбкой на устахъ, онъ повторилъ мит тоже, что говорилъ прежде фонъ Визину. Я ему на это отввчаль, что зная его, я никакъ но повврю, чтобъ Сергъй Муравьевъ далъ какое-нибудь важное поручение къ намъ, и объявилъ ему, что мы не войдемъ съ нимъ ни въ какія сношенія. Онъ на это улыбнулся также неразумно, какъ и въ первый разъ, и затъмъ удалился. Послъ оказалось, что онъ точно прівзжаль отъ Сергвя Муравьева съ предложениемъ къ намъ вступить въ заговоръ, затвваемый на Югв противъ императора. Странное существо былъ этотъ Бестужевъ-Рюминъ. Если про него нельзя было сказать, что онъ рашительно глупъ, то въ немъ безпрестанно проявлялось что-то похожее на недоумка. Въ обыкновенной жизни онъ безпрестанно говорилъ самыя невыносимыя пошлости и на каждомъ шагу делалъ самые непозволительные промахи. Выписанный вмёстё съ другими изъ стараго семеновскаго полка, онъ попалъ въ полтавскій полкъ, которымъ командовалъ полковникъ Тизенгаузенъ. Въ Кіевъ Раевскіе, сыновья генерала, и Сергъй Муравьевъ часто подымали его на смёхъ. Матвей Муравьевъ однажды сталъ упрекать брата своего за поведение его Бестужевымъ, доказывая ему, что дурачить Бестужева, вмъстъ съ Раевскими, не пристойно. Сергви въ этомъ согласился, и чтобы загладить вину свою передъ юношей, прежнимъ своимъ сослуживцемъ, онъ особенно сталъ ласкать его. Бестужевъ привязался къ Сергъю Муравьеву съ неограниченной преданностью; впоследствіи и Сергъй Муравьевъ страстно полюбилъ его. Бестужевъ былъ принятъ на Югѣ въ Тайное Общество, въ которомъ въ это время происходило сильное броженье и требовались люди на все готовые. Тутъ Бестужевъ попалъ совершенно на свое мъсто. Ръшительный до безумія въ своихъ дъйствіяхъ, онъ не ставилъ никогда въ расцетъ препятствій, какія могли встрітиться въ предпринятомъ имъ дёлё и шелъ всегда впередъ безъ оглядки. Въ Кіевѣ, на контрактахъ, онъ нашелъ

возможность первый войти въ сношеніе съ варшавскимъ Тайнымъ Обществомъ. Узнавши черезъ
прежняго своего сослуживца Тютчева о существованіи Тайпаго Общества соединенныхъ Славянъ,
къ которому Тютчевъ принадлежалъ, и что начальникъ этого Тайнаго Общества артиллеріи поручикъ Петръ Борисовъ, Бестужевъ поспѣшилъ
съ такимъ важнымъ открытіемъ къ Сергѣю Муравьеву, потомъ отправился въ 8-ю дивизію къ
Борисову и уговорилъ его присоединиться съ
своими Славянами къ Южному Тайному Обществу.

24-го и 25-го года я жилъ въ Жуковѣ, ни съ кѣмъ не видаясь, кромѣ Пассека, Мих. Муравьева и Левашевыхъ, и то довольно рѣдко по дальности между нами разстояніи. Я пристально занялся сельскимъ хозяйствомъ, и часть моихъ полей уже обработывалъ наемными людьми. Я могъ надѣяться, что при улучшеніи состоянія моихъ крестьянъ, они скоро найдутъ возможность платить мнѣ оброкъ, часть котораго ежегодно учитывалась-бы на покупку той земли, какою они пользовались, и что со временемъ они, совершенно освободясь, будутъ имѣть въ собственность нужную имъ землю. Въ концѣ 25-го года, я отправился съ моимъ семействомъ въ Москву и

прибыль туда 8 Делабря. На пути я узналъ о кончинь императора Александра въ Таганрогъ и о приносимой вездѣ присягѣ цесаревичу Константипу Павловичу. Извѣстіе это меня болѣе смутило, нежели этого можно было ожидать. Теперь, съ горестнымъ чувствомъ, я представилъ бъдственное положение России подъ управлениемъ новаго царя. Конечно, послёдніе годы царствованія императора Александра были жалкіе годы для Россін; но онъ имѣлъ хоть за себя прошедшес; по вступленіи на престоль, въ продолженіи двънадцати льтъ, онъ усердно подвизался для блага своего отечества и благія его усилія по всёмъ частямъ двинули Россію далеко впередъ. Цесаревичь же, славный найздникъ, первый фрунтовикъ во всей имперіи, ничего и никогда не хотель знать, кроме солдатиковъ. Всемъ быль извъстенъ его неистовый нравъ и дикій обычай. Чего-же можно было отъ него ожидать добраго для Россін? Въ Москвъ, кромъ фонъ Визиныхъ и Ал. Шереметева, я нашелъ и много другихъ членовъ Тайнаго Общества: полковника Митькова, полковника Нарышкина, Семенова, служившаго въ канцеляріи князя Голыцына, Нелидинскаго, адъютанта цесаревича, и много другихъ. Мы иногда собирались или у фонъ Визиныхъ или у

Митькова. На этихъ совещаніяхъ всё присутствующіе члены, казалось, были очень одушевлены и какъ будто ожидали чего-то торжественнаго и рѣшительнаго. Нарышкинъ, недавно прівхавшій съ Юга, увѣрялъ, что тамъ все готово къ возстанію и что южные члены иміють за себя огромное число штыковъ. Митьковъ съ своей стороны также увърялъ, что петербургские члены могутъ въ случав нужды расчитывать на большую часть гвардейскихъ полковъ. 15 Декабря я цёлый день былъ дома, и въ этотъ день никого не видёлъ. Ал. Шереметевъ возвратился домой поздно ночью и сообщилъ мнъ полученныя извъстія объ отреченіи цесаревича, и что на мъсто его взойдетъ на престолъ Николай Павловичь; потомъ онъ разсказалъ мнъ, что Семеновъ получилъ письмо отъ 12, въ которомъ Пущинъ писалъ къ нему, что они въ Петербургъ рѣшились сами не присягать и не допустить гвардейские полки до присяги, вмаста съ тамъ Пущинъ предлагалъ членамъ, находившимся тогда въ Москвъ, содъйствовать петербургскимъ членамъ, на сколько это будетъ для нихъ возможно. Я очень удивился, что М. А. фонъ Визинъ не сообщиль мив въ теченіи дня такихъ важныхъ извъстій. Причина тому была дворянскіе вы-Якушкинъ.

боры, на которыхъ онъ очень хлопоталъ вмёстё съ своимъ братомъ. Не смотря на то, что было уже за полночь, мы съ Алек. Шереметевымъ повхали къ фонъ Визинымъ; я его разбудилъ и уговорилъ его вмъстъ съ нами вхать къ полковнику Митькову, который казался мит челов комъ весьма рёшительнымъ; мы его также разбудили. Надо было определить, что мы могли сделать въ Москвъ при теперешнихъ обстоятельствахъ. Я предложилъ фонъ Визину вхать тотчасъ-же домой, надъть свой генеральскій мундиръ, потомъ отправиться въ Хамовническія казармы и поднять войска, въ нихъ квартирующія, подъ какимъ-бы то ни было предлогомъ. Митькову я предложилъ **Тхать** вмёстё со мной къ полковнику Гурко, начальнику штаба 5 корпуса. Я съ нимъ былъ довольно хорошо знакомъ еще въ семеновскомъ полку и зналъ, что онъ принадлежалъ къ Союзу Благоденствія. Можно было надѣяться уговорить Гурко действовать вмёстё съ нами. Тогда при отрядъ войскъ, выведенныхъ фонъ Визинымъ, въ эту-же ночь мы бы арестовали корпуснаго командира графа Толстаго и градоначальника московскаго князя Голицына, а потомъ и другія лица, которыя могли-бы противудействовать возстанію. Алекс. Шереметевъ, какъ адъютантъ

Толстаго, долженъ былъ вхать къ полкамъ, квартирующимъ въ окрестностяхъ Москвы и приказать имъ именемъ корпуснаго командира идти въ Москву. На походъ Шереметевъ, полковникъ Нарышкинъ и нъсколько офицеровъ, служившихъ въ старомъ семеновскомъ полку, должны были приготовить войска къ возстанію и можно было надъяться, что пришедши въ Москву, они присоединились-бы къ войскамъ уже возставшимъ. На другой день мы непремённо должны были получить извъстіе о томъ, что совершилось въ Петербургъ. Если-бы предпріятіе петербургскихъ членовъ удалось, то мы нашимъ содбиствіемъ въ Москвъ дополнили-бы ихъ успъхъ; въ случаъ-же неудачи въ Петербургъ, мы нашей попыткой въ Москвъ заключили-бы наше поприще, исполнивъ свои обязанности до конца и къ Тайному Обществу и къ своимъ товарищамъ. Мы беседовали у Митькова до четырехъ часовъ по полуночи, и мои собесъдники единогласно заключили, что мы четверо не имъемъ никакого права приступить къ такому важному предпріятію. завтрашній день вечеромъ назначено было всёмъ съёхаться у Митькова и пригласить на это совъщание Михаила Орлова.

На другой день утромъ я сидѣлъ у фонъ Ви-7\*

зина, когда вбѣжалъ къ нему человѣкъ съ извъстіенъ, что великій князь Николай Павловичъ прівхаль въ Москву въ открытыхъ саняхъ и прямо въёхалъ въ домъ военнаго губернатора. Фонъ Визинъ былъ увтренъ, что великій князь бѣжалъ изъ Петербурга, гдѣ все возстало противъ него. Оказалось, что прискакалъ въ открытыхъ саняхъ генералъ-адъютантъ графъ Комаровскій ' съ приказаніемъ привести Москву къ присягъ Николаю Павловиву. Новый императоръ собственноручно написалъ князю Голицыну: мы здёсь только что потушили пожаръ, примите всв нужныя мъры, чтобы у васъ не случилось чего-нибудь подобнаго. Въ тотъ-же день, когда собрались для принесенія присяги въ Успенскій соборъ, преосвященный Филаретъ вынесъ изъ алтаря небольшой золотой яшикъ и сказалъ, что въ этомъ ковчегъ заключается залогъ будущаго счастья Россіи; потомъ открывъ ящикъ, онъ прочелъ духовное завѣщаніе покойнаго императора Александра Павловича, въ которомъ онъ назначилъ наследникомъ престола великаго князя Николая Павловича. При этомъ завъщаніи было отреченіе цесаревича. Филаретъ его прочелъ! Послъ чего вст бывшіе въ соборт принесли присягу императору Николаю Павловичу, а потомъ и вся Москва присягнула ему.

По утру фонъ Визинъ просилъ меня непремѣнно побывать у Орлова и привести его вечеромъ къ Митькову; я отправился къ нему подъ Донской. Всёмъ уже были извёстны происшествія 14 Декабря въ Петербургѣ; знали также, что всѣ дъйствующія лица въ этомъ происшествіи сидъли въ крѣпости. Пріѣхавъ къ Орлову, я сказалъ emy: Eh bien, general, tout est fini? Онъ протянулъ мит руку и съ какой-то увтренностью отвъчалъ: Comment fini? Ce n'est que le commencement de la fin. Тутъ его позвали на верхъ къ графинь Орловой; онъ сказалъ, что воротится черезъ нѣсколько минутъ и просилъ меня непремѣнно дожидаться его. Во время его отсутствія взошель человькъ высокій, толстый, рыжій, въ изношенномъ адъютантскомъ мундирѣ безъ аксельбанта и вообще наружности непривлекательной. Я молчалъ, онъ также. Орловъ, возвратившись, сказаль: А! Мухановъ, здравствуй; вы не знакомы?... и познакомилъ насъ. Пришлось протянуть руки рыжему человъку. Ни Орловъ, ни я — мы никого не знали лично изъ членовъ дъйствовавшихъ 14 Декабря. Мухановъ былъ со всёми коротко знакомъ. Онъ намъ разсказы-

валъ подробности про каждаго изъ нихъ и наконецъ сказалъ: это ужасно лишиться такихъ товарищей; во чтобы ни стало, надо ихъ выручить: надо вхать въ Петербургъ и убить его. Орловъ всталъ съ своего мѣста, подошелъ къ Муханову, взялъ его за ухо и чмокнулъ его въ лобъ. Миж казалось все это очень страино. Передъ приходомъ Муханова, я уговаривалъ Орлова повхать къ Митькову, гдв всв его ожидали. На это приглашение онъ отвѣчалъ, что никакъ не можетъ удовлетворить моему желанію, потому что онъ сказался больнымъ, чтобы не присягать сегодня; а между темъ онъ былъ въ мундире, звёздё и лентё, и можно было подумать что онъ возвратился отъ присяги. Видя что съ нимъ не добиться никакого толку, я подошель къ нему и сказалъ, что такъ какъ въ теперешнихъ обстоятельствахъ сношенія мои съ нимъ могутъ подвергнуть его опасности, то чтобы успокоитъ его — я объщаюсь никогда не посъщать его. Онъ крепко пожалъ мне руку и обнялъ меня, но прежде чемъ мы разстались, онъ обратился къ Муханову и сказалъ: повзжай Мухановъ Митькову. Потомъ сказалъ мнъ: везите его туда, имъ всѣ останутся довольны. Такое предложеніе меня ужасно удивило, и на этотъ разъ

я совершенно потерялся. Вийсто того, чтобы сказать Орлову откровенно, что я не могу везти Муханова, котораго я совершенно не знаю, къ Митькову, который его также не знаетъ, я вышель витстт съ Мухановымъ, стль съ нимъ въ мои сани и повезъ его на совъщание. Митьковъ принялъ его въжливо; Мухановъ почти никого не зналъ изъ присутствующихъ, но черезъ полчаса онъ уже разглагольствовалъ какъ будто быль въ кругу самыхъ короткихъ своихъ пріятелей. Онъ былъ знакомъ съ Рыльевымъ, Пущинымъ, Оболенскимъ, Ал. Бестужевымъ и многими другими петербургскими членами, принявшими участіе въ возстаніи. Всё слушали его со вниманіемъ; все это онъ опять заключилъ предложеніемъ вхать въ Петербургъ, чтобы выручить изъ крепости товарищей и убить царя. этого онъ находилъ удобнымъ сделать въ эфесе шпаги очень маленькій пистолеть и на выходь, нагнувъ шпагу, выстрелить въ императора. Предложение самого предпріятія и способъ привести его въ исполнение были такъ безумны, что присутствующіе слушали Муханова молча и безъ мальишаго возраженія. Въ вечеръ этотъ у Митькова собрались въ последній разъ на совещаніе накоторые изъ членовъ Тайнаго Общества, существовавшаго почти 10 лётъ. Въ это время петербурге все уже было кончено и въ Тульчи начались аресты. Въ Москве первый былъ арестованъ и отвезенъ въ петропавловскую крепос М. Орловъ, потомъ полковникъ Митьковъ и ми гіе другіе. Меня арестовали не раньше 10 Яваря 1826 года.

Послѣ 14-го Декабря многіе изъ членовъ Тайнаго Общества были арестованы въ Петербургъ; я оставался на свободъ го 10-го Января. Въ этотъ день вечеромъ я спокойно пилъ дома чай; вдругъ вызвалъ меня полицмейстеръ Обръзковъ и объявилъ, что ему надобно переговорить со мной на единъ. Я повелъ его къ себъ въ комнату. Онъ потребовалъ отъ меня моихъ бумагъ. Я объявиль ему, что у меня никакихъ бумагъ нътъ, а что еслибъ и были такія, которыя могли быть для него любопытны, то я бы имълъ все время ихъ сжечь. Я ожидалъ ареста и нарочно положилъ на столъ листокъ съ исчисленіями о выкупъ кръпостныхъ крестьянъ въ Россіи, надъясь, что этотъ листокъ возьмутъ вмёстё со мной, что онъ, можетъ быть, обратитъ на себя вниманіе и

правительства. Я предложиль Обрезкову взять эти исчисленія, но опъ отвічаль мий, что эти цифры ему нисколько не нужны. Послѣ этого онъ посовѣтовалъ мнѣ одѣться потеплѣе и пригласилъ вхать съ собой. — Къ отъвзду у меня было уже все приготовлено заранте. Я зашелъ, въ сопровожденія полицмейстера, проститься съ женой, сыномъ и тещей. Обръзковъ отвезъ меня къ оберъ-полицмейстеру Дмитрію Ивановичу Шульгину, который встрётилъ меня словами: "вы много повредили себѣ тѣмъ, что сожгли свои бумаги". Я отвёчаль, что не жегь никакихъ бумагъ, но что ежели-бы имълъ опасныя для себя бумаги, то зная, что каждый день арестуются разныя лица, я имътъ бы все время сжечь ихъ. "Не можетъ быть, чтобъ у васъ не было какихъ писмент (sic), сказалъ мнѣ на это Оберъ-полицмейстеръ, потому что васъ учили читать и писать; вы вѣрно получаете и какія-нибудь письма и отвѣчаете на нихъ." — У меня лежатъ на столь, сказаль я ему, два письма, одно отъ сестры, другое изъ деревни отъ старосты. Шульгинъ съ радостью сказалъ мнѣ, что больше ничего и не нужно, и тотчасъ послалъ Образкова за этими письмами. Когда я остался вдвоемъ съ Шульгинымъ, мы разговорились съ нимъ, и онъ мнѣ

признался, что ему необходимо было хоть одно письмо, потому что въ бумагѣ, при которой должны были меня отправить и которая была подписана княземъ Голицынымъ, было сказано, что со мной отправляются найденныя у меня бумаги. Вскорѣ Обрѣзковъ возвратился съ письмами и сочиненіемъ Теэра, которое онъ будучи пьянъ, захватилъ у меня на столѣ.

Я быль отправлень въ Петербургъ съ частнымъ приставомъ, который и привезъ меня прямо въ главный штабъ. Тутъ какой-то адъютантъ повель меня къ Потапову. Потаповъ быль очень въжливъ и отправилъ меня въ зимній дворецъ къ с.-петербургскому коменданту Башуцкому. Башуцкій распорядился и меня отвели въ одну изъ комнатъ нижняго этажа зимняго дворца. У дверей и окна поставлено было по солдату съ обнаженными саблями. Здёсь провелъ я ночь и другой день. Вечеромъ повели меня на верхъ, и къ крайнему моему удивленію я очутился въ Въ огромной залъ, почти въ углу, эрмитажѣ. на томъ мъстъ, гдъ висълъ портретъ Климента IX, стояль раскрытый ломберный столь и за нимъ сидёлъ въ мундирѣ генералъ Левашевъ. Онъ пригласилъ меня състь противъ него и началъ вопросомъ: принадлежали ли вы Тайному Обществу? Я отвѣчалъ утвердительно. Далѣе онъ спросилъ: какія вамъ извѣстны дѣйствія Тайнаго Общества, къ которому вы припадлежали? Я отвѣчалъ, что собственно дѣйствій Тайнаго Общества, я никакихъ не знаю.

— Милостивый государь, сказалъ миѣ тогда Левашевъ, не думайте, чтобы намъ ничего не было извѣстно. Происшествія 14-го числа были только преждевременною вспышкою и вы должны были еще въ 1818 году нанести ударъ императору Александру. —

Это заставило меня призадуматься; я не полагаль, чтобы совъщаніе, бывшее въ 18-мъ году въ Москвъ могло быть извъстно.

- Я даже вамъ разскажу, продолжалъ Левашевъ, подробности намъреваемаго вами цареубійства: изъ числа бывшихъ тогда на совъщаніи вашихъ товарищей на васъ палъ жребій.
- Ваше превосходительство, это не совсѣмъ справедливо: я вызвался самъ\*) нанести ударъ императору и не хотѣлъ уступить этой чести никому изъ моихъ товарищей. —

<sup>\*)</sup> Въ донесеніи сказано, что я вызвался на покушеніе, бывши терзаемъ страстью несчастной любви. Я имѣю всѣ причины думать, что это показаніе Никиты Муравьева, желавшаго такой сентиментальной фразой уменшить мою

Левашевъ сталъ записывать мои слова.

- Теперь, милостивый государь, продолжаль онь, неугодно-ли вамъ будетъ назвать тёхъ изъ вашихъ товарищей, которые были на этомъ совъщаніи.
- Этого и никакъ не могу сдълать, потому что вступая въ Тайное Общество, я далъ объщаніе никого не называть.
- Такъ васъ заставятъ назвать ихъ. Я приступаю къ обязанности судьи и скажу вамъ, что въ Россіи есть пытка.
- Очень благодаренъ вашему превосходительству за эту довъренность; но долженъ вамъ сказать, что теперь еще болъе, нежели прежде, я чувствую моею обязанностію никого не называть.
- Pour cette fois, je ne vous parle pas comme votre juge, mais comme un gentilhomme votre égal, et je ne conçois pas, pourquoi vous voulez être martyr pour des gens, qui vous ont trahi et vous ont nommé.
- Je ne suis pas ici pour juger la conduite de mes camarades, et je ne dois penser qu'à rem-

виновность передъ комитетомъ. Послѣ, когда я у него спрашивалъ объ этомъ, онъ всякій разъ смѣялся и от-шучивался вмѣсто отвѣта.

plir les engagements, que j'ai pris en entrant dans la société!

- Всѣ ваши товарищи показываютъ, что цѣль Общества была замѣнить самодержавіе представительнымъ правленіемъ.
  - Это можетъ быть, отвѣчалъ я.
- Что вы знаете про конституцію, которую предполагалось ввести въ Россію?
- Про это я рѣшительно ничего не знаю. Дѣйствительно, про конституцію Никиты Муравьева я не зналъ ничего въ то время и хотя въ бытность мою въ Тульчинѣ, Пестель и читалъмиѣ отрывки изъ "Русской Правды", но сколько могу припомнить, объ образованіи волостныхъ и сельскихъ обществъ.
- Но какія-же были ваши дѣйствія по Обществу? продолжалъ Левашевъ.
- Я всего болье занимался отысканіемъ способа ўничтожить крыпостное состояніе въ Россіи.
  - Что-же вы можете сказать объ этомъ?
- То, что это такой узелъ, который долженъ быть развязанъ правительствомъ или, въ противномъ случаѣ насильственно разорванный, онъ можетъ имѣть самыя пагубныя послѣдствія.
- Но что же можетъ сдѣлать тутъ правительство?

- Оно можетъ выкупить крестьянъ у номѣщиковъ.
- Это невозможно! Вы сами знаете, какъ русское правительство скудно деньгами. —

Затемъ последовало опять приглашение назвать членовъ Тайнаго Общества и, послъ отказа, Левашевъ далъ мнѣ подписать измаранный имъ почтовый листокъ; я подписалъ его не читая -Левашевъ пригласилъ меня выйти. Я вышелъ въ ту залу, въ которой висела картина Сальватора Розы: "блудный сынъ". При допросв Левашева ми было довольно легко и я во все время допроса любовался "святою фамиліей" Доминикина; но когда я вышелъ въ другую комнату, гдъ ожидалъ меня фельдъ-егерь и когда остался съ нимъ вдвоемъ, то угрозы пытки въ первый разъ смутили меня. Минутъ черезъ десять дверь отворилась и Левашевъ сделалъ мне знакъ войти въ залу, въ которой быль допросъ! - Возлѣ ломбернаго стола стояль новый императоръ. Онъ сказалъ мнф, чтобы я подошелъ ближе и началъ такимъ образомъ:

- Вы нарушили вашу присягу?
- Виноватъ, государь.
- Что васъ ожидаетъ на томъ свѣтѣ? проклятіе. Мнѣніе людей вы можете презирать, но

что ожидаеть вась на томъ свѣтѣ — должно вась ужаснуть. Впрочемъ, я не хочу вась окончательно губить: я пришлю къ вамъ священника. Чтоже вы мнѣ ничего не отвѣчаете?

- Что вамъ угодно, государь, отъ меня?
- Я, кажется, говорю вамъ довольно ясно, если вы не хотите губить ваше семейство и чтобы съ вами обращались какъ съ свиньей, то вы должны во всемъ признаться.
- Я далъ слово не называть никого; все-же что зналъ про себя, я уже сказалъ его превосходительству отвътилъ я указывая на Левашева, стоящаго поодаль въ почтительномъ положеніи.
- Что вы мнѣ съ его превосходительствомъ
   и съ вашимъ мерзкимъ честнымъ словомъ.
- Назвать, государь, я някого не могу. Новый императоръ отскочилъ три шага назадъ, протянулъ ко мит руку и сказалъ; "Заковать его такъ, чтобы онъ пошевелиться не могъ". —

Во время этого втораго допроса я былъ спокоенъ; я боялся сначала, что царь уничтожитъ меня, говоря умъренно и съ участіемъ, что онъ нападетъ на слабыя и ребяческія стороны Общества, что онъ побъдитъ великодушіемъ. Я былъ спокоенъ, потому что во время допроса былъ сильнъе его; но когда по знаку Левашева я вышелъ къ фельдъ-егерю, и фельдъ-егерь повезъ меня въ крѣпость, то мнѣ еще болѣе прежняго стала приходить мысль о пыткѣ; я былъ увѣренъ, что новый императоръ не произнесъ слова: "пытка" только потому, что считалъ это для себя непристойнымъ.

Фельдъ-егерь привезъ меня къ коменданту Сукину; его и меня привели въ небольшую комнату, въ которой была устроена церковь. Воображение мое было сильно поражено; прислуга, по случаю траура, одътая въ черное, предвъщала что-то недоброе. Съ фельдъ - егеремъ просидѣлъ я съ полчаса; онъ по временамъ зъвалъ, закрывая ротъ рукою, а я молилъ объ одномъ - чтобы Богъ далъ мит силы перенести пытку. Наконецъ въ ближнихъ комнатахъ послышался звукъ жельза и приближение многихъ людей. Впереди всёхъ появился комендантъ съ своей деревянной ногой. Онъ подошелъ къ свѣчкѣ, поднесъ къ ней листокъ почтовой бумаги, и сказалъ съ разстановкой: "Государь приказалъ заковать тебя." На меня кинулось нѣсколько человѣкъ, посадили меня на стулъ и стали надъвать ручныя и ножныя жельза. Радость моя была невыразима; я былъ убѣжденъ, что надо мной совершилось чудо: жельзы еще не совсьмъ нытка. Меня передали Якушкинъ.

нлацъ-адъютанту Трусову; онъ связалъ вмъстъ два конца своего носоваго платка, наделъ его мит на голову и повезъ въ Алекстевскій равелинъ. Перевзжая подземный мостъ, я вспомнилъ знаменитый стихъ: "Оставьте всякую надежду вы, которые сюда входите." Про этотъ равелинъ говорили, что въ него сажаютъ только "забытыхъ," и что изъ него никто никогда не выходилъ. Изъ саней меня вынули солдаты, принадлежащие къ команде Алексевскаго равелина и ввели меня въ 1-ой номеръ. Тутъ я увиделъ семидесяти летняго старика, главнаго начальника равелина, подчиненнаго непосредственно императору. Съ меня сняли жельза, раздели, надёли толстую рубашку въ лохмотьяхъ и такіяже панталоны; потомъ комендантъ сталъ на колени, надель на меня снятыя железа, обернуль наручники тряпкой и надълъ ихъ, спрашивая: "Мого-ли я такъ писать?" Я сказалъ, что могу. Послъ этого комендантъ пожелалъ мнъ доброй ночи, сказавъ: "Божья милость всёхъ насъ спасетъ." Всѣ вышли, дверь затворилась и замокъ шелкнулъ два раза.

Комната, въ которую посадили меня, была 6 шаговъ длины и 4 ширины. Стены, после наводненія 1824 года, были покрыты пятнами;

стеклы были выкрашены бѣлой краской и внутри отъ нихъ была вделана въ окно крепкая железная решетка. Около окна въ углу стояла кровать, на ней былъ тюфякъ и гошпитальное бумажное одъяло. Возлъ кровати стоялъ маленькій столикъ, на немъ кружка съ водою - на кружкъ были вырёзаны букву "А. Р." Въ другомъ углу, противъ кровати, была печь. Въ третьемъ углу, противъ печи, стольчакъ. Кромф того было еще два стула и на одномъ изъ нихъ ночникъ. Когда я остался одинъ, я былъ совершенно счастливъ: пытка миновалась на этотъ разъ. Я имелъ время собраться съ духомъ и даже спрашивалъ у себя, что они думали произвести надо мной надътыми меня жельзами, которыя, какъ я узналъ послѣ вѣсили 23 фунта. Въ 9 часовъ принесли ужинать, при чемъ солдатъ, исполнявшій должность дворецкаго, каждый разъ очень вѣжливо кланялся. Не выши болве двухъ сутокъ, я повлъ щей съ большимъ удовольствіемъ. Ходить по комнать мнь было нельзя, потому что въ жельзахъ это было неудобно, и я опасался, что звукъ жельзъ произведетъ непріятное чувство въ сосьдяхъ. Я легъ спать и спалъ-бы очень спокойно, ежели-бы порой не пробуждали меня наручники.

На другой день, по заведенному въ равелинъ

порядку, по утру явился коменданть равелина въ сопровождении унтеръ-офицера и ефрейтора. Онъ спросилъ объ моемъ здоровьт и отправился далте по казематамъ. Все утро я не вставалъ съ постели; часовъ въ 12 услышалъ я приближающеся къ двери шаги и сдъланный почти попотомъ вопросъ: "Кто здъсь сидитъ?" На этотъ вопросъ отвъчано: "Дмитріевъ." Дверь разтворилась и взошелъ рослый, старый и бълый какъ лунь, протопопъ петропавловскаго собора Стахій. Я съ ногами сидълъ на кровати. Онъ взялъ стулъ и, проговоривъ что-то на счетъ моего жалкаго положенія, сказалъ, что его прислалъ государь. За тъмъ начался формальный допросъ и увъщаніе:

- Всякій-ли годъ бываете у исповѣди и святаго причастія?
- Я не исповъдывался и не причащался 15 лътъ.
- Конечно, это случилось, потому что вы были заняты обязанностями службы и не имѣли времени исполнить этого христіанскаго долга?
- Я уже восемъ лѣтъ какъ въ отставкѣ, и не исповѣдывался и не причащался, потому что не хотѣлъ исполнять это, какъ обрядъ, зная что въ Россіи болѣе, нежели гдѣ-нибудь оказываютъ

терпимость къ религіознымъ мнѣніямъ: словомъ, я не христіанинъ. —

Стахій увѣщевалъ меня какъ умѣлъ, и наконецъ напомнилъ о томъ, что ожидаетъ меня на томъ свѣтѣ.

— Ежели вы вѣрите въ божественное милосердіе, сказалъ я ему, то вы должны быть увѣрены, что мы всѣ будемъ прощены: и вы, и я, и мои судьи. —

Этотъ старикъ былъ добрый человѣкъ; онъ заплакалъ и сказалъ мнѣ, что ему очень жалко, что онъ не можетъ быть мнѣ полезенъ. Тѣмъ наше свиданіе и кончилось. Стахій вышелъ. Воображеніе мое разыгрывалось болѣе и болѣе и по временамъ доходило до какой-то восторженности; когда появился Стахій, онъ мнѣ напомнилъ собой инквизитора въ "Донъ-Карлосѣ," но послѣ разговора я узналъ въ немъ весьма простаго русскаго пона. Послѣ его ухода, вмѣсто обѣда, ефрейторъ съ обыкновенною вѣжливостію принесъ кусокъ чернаго хлѣба, за который я его поблагодарилъ также вѣжливо. Этотъ день прошелъ безъ дальнѣйшихъ приключеній.

На третій день по утру (16 Января) взошелъ ко мит съ обыквовенной свитой плацъадъютантъ Трусовъ. Кромт священника, вст деніи ефрейтора и унтеръ-офицера. Трусовъ принесъ мою трубку и табакъ. Узнавши отъ меня, что они не принадлежатъ мнѣ — онъ унесъ ихъ назадъ. Въ то время я никакъ не догадался, что это было что-то въ родѣ искушенья. Въ тотъ-же день вечеромъ неожиданно распахнулись двери и ко мнѣ вошелъ еще болѣе рослый, чѣмъ Стахій, протопопъ казанскаго собора П. Н. Мысловскій. Пріемы его были совсѣмъ другіе; онъ бросился ко мнѣ на шею, обнялъ меня съ нѣжностію и просилъ, чтобы я переносилъ свое положеніе съ терпѣніемъ и чтобы я помнилъ, какъ страдали Апостолы и первые Отцы церкви.

· — Батюшка, спросилъ я его, вы пришли ко мнѣ по порученію правительства? —

Это его несколько озадачило.

- Конечно, безъ позволенія правительства я не могъ-бы посётить васъ, отвёчалъ онъ; но въ вашемъ положеніи вы бы, вёроятно, обрадовались, ежели-бы какимъ-нибудь образомъ забёжала къ вамъ даже собака, и потому я полагалъ, что мое посёщеніе не можетъ быть излишне.
- Конечно, въ моемъ положеніи посёщеніе человіка, который-бы пришелъ ко мні побесідовать, могло быть для меня очень пріятно; но вы

священникъ, и поэтому я почитаю своею обязанностью на первый разъ нашего знакомства объясниться съ вами откровенно. Какъ священникъ вы не можете доставить мнѣ никакаго утѣшенья, тогда какъ для нѣкоторыхъ изъ моихъ товарищей посѣщенія ваши могутъ быть очень утѣшительны, и вы можете облегчить ихъ положеніе.

— Мит итть дела, отвечаль Мысловскій, какой вы веры; я знаю только, что вы страдаете, и очень буду счастливь, ежели мои посёщенія не какъ священника, а какъ человека могуть быть для васъ хоть сколько-нибудь пріятны.—

· Послѣ такого объясненія, я подалъ ему руку и поблагодарилъ его.

Онъ являлся ко мнѣ потомъ всякій день и въ нашихъ разговорахъ не было и рѣчи о религіи. Велъ себя онъ со мной просто и безъ малѣйшихъ фразъ. Пройдя пѣшкомъ отъ казанскаго собора до крѣпости и обойдя много казематовъ, онъ ѣлъ съ большимъ аппетитомъ ломоть рѣшетнаго хлѣба, запивая его славной невской водой, которую впослѣдствіи мы называли нашимъ шампанскимъ.

Кажется, на 7-ой день моего пребыванія въ равелинѣ, я услышалъ очень явственно шаги двухъ человѣкъ, подходившихъ къ моей двери. Въ двери было небольшое стекляное окошко,

изнутри загороженное желёзной рёшеткой, а снаружи закрытое зеленымъ фланелевымъ мѣшкомъ. Обыкновенно часовые подходили къ этому окну въ валеныхъ башмакахъ и едва раздвигали мѣшокъ, чтобы осмотреть каземать, такъ что почти никогда нельзя было замётить ихъ приближенья и осмотра. На этотъ разъ весь мешокъ былъ поднятъ и я могъ явственно видеть усъ и часть лица Левашева, который сказалъ кому-то: Celuici a les vers aux bras et aux pieds. Меня увъряли впоследствіи, что другой быль царь, что не совсемъ вероятно, но очень можетъ быть, что это былъ великій князь Михаилт, Павловичъ. Въ этотъ вечеръ, черезъ три номера отъ меня, противъ обыкновенной тишины въ равелинъ происходилъ довольно долго продолжавшійся шумъ. Я узналъ отъ Мысловскаго, что въ эту ночь вынесли изъ равелина несчастнаго Булатова полоумнаго и полуживаго. Впродолженіи 8 дней ни ласки, ни угрозы не могли заставить его сътсть что-нибудь. Его отвезли въ сухопутный гошпиталь, гдъ онъ на другой или на третій день умеръ. Передъ смертію ему было дозволено свиданіе съ двумя малолетними дочерями, страстно имъ любимыми. Дочери не узнали его и убъжали отъ него съ ужасомъ.

На другой день вечеромъ послѣ того, какъ всѣ двери были уже заперты, взошелъ ко мнѣ тихо ефрейторъ и подалъ мнѣ крупитчатую булку; онъ просилъ меня отъ имени офицера непремѣнно съѣсть ее всю, потому что если на другое утро найдутъ у меня хоть кусочекъ отъ этой булки, то офицеру можетъ быть за это худо. Я, со своей стороны, просилъ ефрейтора унести булку, но онъ оставилъ ее на столѣ и ушелъ. Мнѣ ничего другаго не оставалось, какъ съѣсть ее, хотъ ѣсть мнѣ вовсе не хотѣлось. Послѣдствіемъ такой любезности со стороны офицера было то, что у меня сдѣлались жестокія спазмы въ желудкѣ; я простоналъ цѣлую ночь и только утромъ меня облегчила сильная рвота.

При обыкновенномъ утреннемъ посѣщеніи явился ко миѣ крѣпостной докторъ и спросилъ меня о моемъ здоровьѣ. Я сказалъ, что у меня были спазмы, но что миѣ теперь лучше. Онъ совѣтывалъ миѣ воздерживаться отъ сухой пищи, на что я ему отвѣчалъ, что я всегда заливаю хлѣбъ водой. Часа черезъ два взошелъ ко миѣ петропавловскій комендантъ Сукинъ; изъявивъ предварительно сожалѣнье о моемъ положеніи, онъ со слезами на глазахъ просилъ меня сжалиться надъ собой и назвать всѣхъ своихъ това-

рищей. Я отвъчалъ ему, что назвать своихъ товарищей ни для него, ни для кого на свътъ я не могу. Впрочемъ я былъ тропутъ слезами старика и мит было жаль, что я не имълъ возможности сдълать ему пріятнаго. Онъ много распространился о томъ, какой у насъ добрый царь, и назвалъ его даже ангеломъ. Я отвъчалъ ему: дай Богъ, чтобы это было правда.

- Вы затѣяли пустое, говорилъ онъ, Россія обширный край, который можетъ управляться только самодержавнымъ царемъ. Если-бы даже и удалось 14-ое, то за нимъ послѣдовало-бы столько безпорядковъ, что едва-ли черезъ 10 лѣтъ все пришло-бы въ порядокъ.
- Мы никогда и не предполагали, отвѣчалъ я ему, устроить все съ перваго разу. —

Во все это время я сидѣлъ съ ногами на кровати, а старикъ стоялъ передо мной на своей деревянной ногѣ. Окончивъ свои разсужденія, онъ сказалъ: "Несмотря на ваше упорство, я велю вамъ дать обѣдать. А такъ какъ вы давно не употребляли скоромной пищи, то я велю прежде напоить васъ чаемъ." Я увѣрялъ его, что это нисколько не нужно, но онъ не слушая меня повторилъ еще разъ, что велитъ напоить меня чаемъ и принести мнѣ обѣдать. Въ этотъ-же

день ми дали очень жидкаго чаю и щей съ говядиной, которыхъ я почти не влъ. Когда вечеромъ пришелъ ко ми Мысловскій, я разскаваль ему все бывшее между мной и комендантомъ и чистосердечно отозвался объ немъ, какъ о весьма добромъ человвкв. На это Мысловскій замьтилъ, что главная доброта коменданта состоитъ въ желаніи, чтобы я не умеръ отъ сухой вды, какъ умеръ Булатовъ отъ голоду, и что вообще члены следственной коммиссіи очень хлопочутъ о томъ, чтобы никто изъ насъ не умеръ до окончанія двла.

Я понялъ, что въ этихъ словахъ много правды.

На другой день зашелъ ко мнѣ Трусовъ и объявилъ мнѣ отъ имени коменданта, что я такъ упрямъ, что его превосходительство никогда болѣе не придетъ ко мнѣ.

Мнѣ часто приходили на умъ жена и сынъ, но какъ такія мысли не были утѣшительны въ моемъ положеніи, то я отгонялъ ихъ отъ себя.

Въ первыхъ числахъ Февраля, Трусовъ принесъ мнѣ письмо отъ жены, въ которомъ она извѣщала, что она благополучно родила сына, и что она и дѣти здоровы. Прочтя это письмо, я чуть не сошелъ съ ума; я такъ былъ счастливъ,

что бросился къ двери, стучалъ кулакомъ и требовалъ къ себъ офицера. Намърение мое было потребовать бумаги и перо и изъявить за мое счастье искреннюю благодарность царю, приславшему мит письмо. Въ это время офицера не было въ равелинъ, и письмо мое осталось не написаннымъ. Я былъ совершенно покоенъ, не имъя болъе надобности отгонять отъ себя мысли о семействь, и считаль себя самымъ счастливымъ человѣкомъ во всемъ Петербургѣ. Послѣ ужина я долго не могъ уснуть, и только что началъ дремать, дверь съ шумомъ растворилась и Трусовъ вошелъ ко мнѣ съ обыкновенной свитой. Мнѣ принесли мое платье и шубу, сняли съ меня жельза, и когда я одьлся, то надьли ихъ опять. Трусовъ взялъ у офицера 4 ключа отъ моихъ замковъ. По его совъту я сдълалъ изъ носоваго платка подвязку посредствомъ которой держалъ ножныя желёза. Трусовъ накинулъ мнё на голову свой носовой платокъ и повезъ меня въ домъ къ коменданту. Тутъ изъ рукъ его ктото принялъ меня и посадилъ за ширмы, не смотря на которыя и на платокъ, я могъ видеть прислугу, носившую блюда въ боковую комнату. Около полуночи меня взяли за руку и повели въ тт комнаты, въ которыхъ передъ этимъ ужинали.

Въ первой изъ этихъ комнатъ я ничего не могъ видъть сквозь платокъ, кромъ множества свъчей и столовъ, за которыми сидели люди и писали. Изъ этой комнаты меня привели въ довольно большую залу, также очень ярко освъщенную. Руку мою опустили, я остановился и съ меня зняли платокъ. Я стоялъ посреди комнаты, шагахъ въ 10 отъ меня стоялъ столъ, покрытый краснымъ сукномъ. На крайнемъ концъ его сидълъ предсъдатель слъдственной коммиссіи Татищевъ, рядомъ съ нимъ великій князь Михаилъ Павловичъ; съ боку отъ Татищева сидели князь Голицынъ (Александръ Николаевичъ) и Дибичъ; 3-ій стуль быль порожній (Левашева), 4-ое місто занималъ Чернышевъ. По другую сторону стола около великаго князя сидёлъ Голенищевъ-Кутузовъ, потомъ Бенкендорфъ, Потаповъ и полковникъ флигель-адъютантъ Адлербергъ, который, не будучи членомъ коммиссіи, записывалъ все скольконибудь важное, чтобы тотчасъ доставлять императору свёденія о ходё дёла. Когда сняли съ меня платокъ, съ минуту во всей комнатѣ продолжалось молчаніе. Наконецъ Чернышевъ махнулъ мнв пальцемъ и весьма торжественнымъ голосомъ сказалъ: "приближтесь" Подходя къ

столу, я нарушилъ моими цѣпями тишину въ комнатѣ. Начался опять формальный допросъ.

Чернышевъ спросилъ у меня: всякій-ли годъ я бываю на исповёди и у св. причастія? Я отвёчалъ ему тоже, что Стахію.

- Присягали ли вы императору Николаю Павловичу?
  - Нѣтъ, не присягалъ.
  - Почему-же вы не присягали?
- Я не присягалъ потому, что присяга происходитъ съ такими обрядами и съ такою клятвою, что я считалъ ее для себя неприличною, тъмъ болъе что я нисколько не върю святости такой клятвы. —

Только при появленіи моемъ въ комитеть я вполнѣ поняль, что доставивши мнѣ письмо отъ жены, меня хотѣли поймать въ ловушку; я смотрѣлъ на всѣхъ членовъ коммиссіи съ какимъ-то омерзѣніемъ.

Чернышевъ просилъ меня назвать членовъ Тайнаго Общества, но я отвѣчалъ ему тоже, что и Левашеву.

— Что-же можетъ васъ заставлять такъ сильно упорствовать въ этомъ случав? спросилъ. Чернышевъ.

- Я уже сказалъ, что далъ слово не называть никого.
- Вы хотите спасти вашихъ товарищей, но это вамъ не удастся.
- Еслибъ я думалъ .о спасеніи кого-нибудь, то въроятно постарался-бы спасти себя и не разсказалъ-бы того, что разсказалъ генералу Левашеву.
- Себя, милостивый государь, вы спасти не можете. Комитетъ долженъ вамъ объявить, что ежели онъ спрашиваетъ у васъ имена вашихъ товарищей, то единственно потому, что желаетъ доставить вамъ возможность облегчить свою судьбу. И такъ какъ вы упорствуете, то комитетъ назоветъ вамъ всёхъ членовъ Тайнаго Общества, бывшихъ въ 1818 году на совъщаніи, на которомъ рѣшено было убить покойнаго императора. Тутъ были: Александръ, Никита, Сергъй и Матвъй Муравьевы, Лунинъ, фонъ Визинъ, и Шаховской. Иные изъ вашихъ товарищей показываютъ, что на васъ палъ жребій нанести ударъ императору, а другіе-что вы сами вызвались на это.
- Послѣднее показаніе справедливо, и я точно вызвался самъ.
  - Какое ужасное положеніе, сказалъ князь

Голицынъ, имѣть душу, обремененную такою грѣховностью! Былъ-ли у васъ священникъ?

— Да, священникъ приходилъ ко миъ. —

Въ это время, дремавшій прежде, Кутузовъ проснулся и, съ просонья не разобравъ въ чемъ дѣло, восклинулъ: какъ, онъ и попа не хотѣлъ пустить къ себѣ?

Голицынъ его успокоилъ, сказавши, что у меня былъ священникъ.

Когда я объявилъ на вопросъ одного изъ членовъ, что я совсѣмъ не православный христіанинъ, то Дибичъ (лютеранинъ) воскликнулъ: такъ, мы умнѣе нашихъ предковъ; гдѣ-же намъ вѣрить и дѣйствовать, какъ вѣрили и дѣйствовали отны наши.

- Сначала вы были, продолжалъ допросъ Чернышевъ, однимъ изъ самыхъ ревностныхъ членовъ; что-же заставило васъ удалиться отъ Общества?
- По полученіи письма отъ Трубецкова, которое всёхъ насъ такъ встревожило, и послё общаго мнёнія, что Россія не можетъ быть болёе несчастною, какъ подъ управленіемъ императора Александра, я объявилъ, что въ этомъ случаё каждый долженъ дёйствовать отдёльно по своей совёсти, а не такъ какъ членъ Тайнаго Общества,

— и сказалъ, что я рѣшился убить императора. Въ тотъ вечеръ, въ который было это совъщание, никто не сопротивлялся моему намфренію; на другой день вечеромъ собрались всѣ тѣ-же члены и умоляли меня не приводить въ исполнение моего намфренія: но я сказалъ имъ, что они не имжють никакого права препятствовать мнж, что я буду действовать совершенно независимо отъ Тайнаго Общества, и что пикакъ не могу отказаться совершить то, что они вчера сами находили необходимымъ. Послъ упорныхъ, нъсколько разъ повторенныхъ просьбъ отложить намфреніе, которое по ихъ мненію могло погубить всёхъ, я согласился и сказалъ, что не принадлежу болъе къ ихъ Обществу, потому что они или возбудили меня вчера къ самому ужасному преступленію, или сегодня лишаютъ возможности совершить самое прекрасное дело, какое только возможно для человѣка истинно любящаго Россію.

- Не было-ли кого, спросилъ Чернышевъ, кто-бы при самомъ началѣ уговаривалъ васъ от-казаться отъ вашего намѣренія?
- Точно; Михайло фонъ Визинъ, съ которымъ я жилъ въ то время вмѣстѣ, уговаривалъ меня въ продолженіи всей ночи. Я назвалъ фонъ Визина, думая, что мое показаніе можетъ быть Якушкинъ.

ему полезно. По окончаніи этого допроса мнѣ опять пришла мысль о пыткѣ, и я былъ почти убѣжденъ, что на этотъ разъ мнѣ ее не миновать; но къ крайнему моему удивленію Чернышевъ, очень грозно смотрѣвшій на меня во время допроса, взглянулъ улыбаясь на великаго князя Михаила Павловича и потомъ сказалъ мнѣ довольно кротко, что мнѣ зададутся вопросы письменно, и что я долженъ буду отвѣчать также письменно.

Мнѣ надѣли на глаза платокъ и отвезли обратно въ равелинъ.

На другой день утромъ Трусовъ привезъ мнѣ письменные вопросы отъ комитета. Вопросы были тѣ-же самые, которые мнѣ предлагались изустно наканунѣ. Тутъ опять былъ отдыхъ. Я хорошо зналъ, что пока я буду писать отвѣты, меня оставятъ въ покоѣ. Мнѣ дали перо и чернилицу и я писалъ отвѣты, медленно — кажется дней 10. Въ продолженіи этого времени Трусовъ заходилъ ко мнѣ нѣсколько разъ, чтобы спросить, кончилъли я. На все я отвѣчалъ тоже, что и въ комитетѣ; но когда мнѣ пришлось отвѣчать на вопросъ, кто извѣстенъ мнѣ изъ членовъ Тайнаго Общества, то меня взяло раздумье. Кромѣ тѣхъ лицъ, которыхъ мнѣ назвалъ комитетъ, мнѣ-бы

пришлось назвать очень немногихъ, и назвавши этихъ немногихъ, я не подвергалъ-бы почти никакой опасности, потому что одни изъ нихъ были за границей, другіе слишкомъ мало принимали участія въ дёлахъ Общества. Тутъ мнё представилось, что я разыгрываю роль Донъ-Кихота, вышедшаго съ обнаженной шпагою противъ льва, который, увидавши его, зѣвнулъ, отвернулся и спокойно улегся. Тутъ мнѣ представилось мое семейство, соединение съ которымъ я дълалъ невозможнымъ и можетъ быть изъ пустаго тщеславія. Въ это время Мысловскій по прежнему посвщалъ меня ежедневно; мы съ нимъ очень сблизились; онъ мив приносилъ письма отъ моихъ. Подосланный правительствомъ, онъ совершенно перешелъ на нашу сторону. Сначала я решительно не хотёлъ читать принесенныхъ имъ писемъ, опасаясь, чтобы изъ этого не вышло бѣды для него; но онъ ужасно этимъ обиделся и сказалъ мнѣ, что онъ никогда не сочтетъ преступленіемъ служить ближнему, который находится въ такомъ положеніи, какъ я. Во всёхъ этихъ случаяхъ онъ дъйствовалъ такъ ловко и ръшительно, что я наконецъ за него успокоился и черезъ него переписывался съ своими. Бывши въ раздумьи - назвать мий или ийть извёстных мий членовъ Тайнаго Общества, я нопросилъ совъта у Мысловскаго. Можно было подумать, что онъ только и ждалъ этого вопроса. Опъ отвъчалъ мит и даже итсколько торжественио, что я веду себя не совствъ благородио, и тогда какъ вст признались, я моимъ упорствомъ могу только замедлить ходъ дъла въ комитетт. На что я могъ ему отвътить только: "Такъ и вы батюшка, тоже противъ меня; я этого не ожидалъ отъ васъ." При этихъ словахъ онъ бросился меня обнимать и сказалъ: "Любезпый другъ, поступайте по совъсти и какъ Богъ вамъ внушитъ".

Я накопецъ отправилъ мои отвъты, не назвавши никого; но я самъ чувствовалъ, что прежнее намъреніе мое не называть никого слабъло съ каждымъ часомъ. Тюрьма, желъза и другаго рода истязанья произвели свое дъйствіе, они развратили меня. — Отсюда начался цълый рядъ сълокъ съ самимъ собой, цълый рядъ придуманныхъ мною-же софизмовъ. Я старался себя увърить, что пазвавши извъстныхъ мнъ членовъ Тайнаго Общества, я пикому не могу повредить, но многимъ могу быть полезенъ своими показаніями.

Отославши отвѣты, въ которыхъ я никого не назвалъ, на другой день я потребовалъ пера и

бумаги и написалъ въ комитетъ, что я наконецъ убъдился, что не называя никого я лишаю себя возможности быть полезнымъ для тъхъ, которыебы сослались на меня для своеге оправданія. Это былъ первый шагъ въ тюремномъ развратъ.

Разумѣется, я тотчасъ-же получилъ вопросные пункты, на которые я такъ долго отказывался отвѣчать. Я назвалъ тѣ лица, которыя самъ комитетъ назвалъ мнѣ и еще два лица: генерала Пассека, принятаго мною въ Общество и П. Чаадаева. Первый умеръ въ 1825 году; второй былъ въ это время за границей. Для обоихъ судъ былъ не страшенъ.

Послѣ этого я оставался долго забытымъ.

Наступилъ великій постъ; у меня спросили, что я буду ѣсть: постное или скоромное. Я отвѣчалъ, что мнѣ все равно, и меня цѣлый постъ кормили щами со снятками. Мысловскій по прежнему навѣщалъ меня, но никогда не заводилъ со мной религіознаго разговора. Однажды мнѣ случилось сказать ему почему то, что правительство дѣйствительно ничего не требуетъ, но что многихъ людей, которые были крещены въ православной вѣрѣ и которые оказались впослѣдствіи не православными, ссылали въ Соловку, или другіе монастыри на заключеніе.

Этими словами Мысловскій отвориль мив еще одинъ выходъ къ соблазну. Я началъ разсуждать очень основательно, что ежели правительство требуеть отъ православныхъ, чтобы они всегда оставались православными, то слъдовательно оно требуетъ только одного соблюденія обрядовъ. На шестой недёлё поста я прямо сказалъ Мысловскому, что я желаю исповедаться и причаститься - "Любезный другъ, отвъчалъ онъ мнъ, я самъ давно хотелъ предложить вамъ это, но зная васъ никакъ не смълъ". - Было положено, что онъ прийдетъ ко мит въ вербное воскресенье съ дарами, и въ самомъ дёлё въ этотъ день онъ явился ко мит въ эпитрахили. Онъ хотелъ было начать формальностью, но я прямо сказалъ, что онъ знаетъ мое мивніе на этотъ счетъ. Послв этого онъ только спросилъ у меня: върю-ли я Богу? Я отвъчалъ утвердительно. Онъ пробормоталъ про себя какую-то молитву и причастилъ меня. Впоследствии я узналъ, что этотъ день былъ для казанскаго протопопа днемъ великаго торжества. Въ моемъ казематъ онъ велъ себя, какъ самый простой, очень не глупый и весьма добрый человѣкъ, но за то, внѣ стѣнъ крѣпости, онъ велъ свои дела не совсемъ для себя безвыгодно. Онъ не могъ удержаться отъ искушенія и разсказалъ

всемъ, что онъ обратилъ въ христіанство самаго упорнаго безбожника.

Въ вербное воскресенье вечеромъ, когда я уже началъ засыпать, часовъ въ 10, взошелъ ко мив обыкновеннымъ порядкомъ плацъ-мајоръ Подушкинъ; онъ развернулъ бумагу и прочелъ при вскхъ присутствующихъ, что государь императоръ приказалъ снять съ меня оковы. Съ меня сняли ножныя кандалы, послѣ чего Подушкинъ объявилъ, что ручныя останутся на мнв. Первое время мит было не ловко безъ ножныхъ оковъ; я былъ обезсиленъ долгимъ содержаніемъ, наручники иногда совершенно перевѣшивали меня впередъ. Въ светлое воскресенье вечеромъ, также въ 10 часовъ, посещение Подушкина повторилось, и онъ опять по прежнему произнесъ, что императоръ велёлъ снять съ меня наручники. Послѣ этого цѣлый мѣсяцъ меня не тревожили, время тянулось съ страшною медленностію, но не безъ радостныхъ минутъ. Когда я жилъ въ Москвъ теща моя Н. Н. Шереметьева требовала отъ меня, чтобы я каждое воскресенье объдалъ у ея брата И. Н. Тютчева, отца О. И Тютчева и Д. И., вышедшей за Сушкова. За этими объдами я проводилъ самыя скучныя минуты въ моей жизни, но отказаться отъ нихъ было невозможно

это было-бы ужасное огорченье для Н. Н. Шереметьевой. Когда въ воскресенье солдатъ приносилъ мић крћностныхъ щей, и всегда вспоминалъ съ удовольствіемъ, что не нойду объдать къ Тютчевымъ.

Въ Мав мвсяцв я неожиданно получилъ новый вопросъ изъ комитета о томъ, въ чемъ состояль разговорь полковника Митькова съ Мухановымъ по получении извъстия о 14 Декабря? Я совершенно пропалъ. Въ этомъ разговорѣ Мухановъ предлагалъ вхать въ Петербургъ и убить императора. Сказать, что я не былъ при этомъ разговоръ, было невозможно. Мнъ-бы могли доказать, что я лгу, и потомъ можетъ быть не повърили - бы, еслибъ я сказалъ что - нибудь въ пользу Муханова. Я виделъ Муханова только одинъ разъ у Михаила Орлова, онъ вызвался и у него убить императора. Услышавъ этотъ вызовъ, М. Орловъ взялъ его за ухо и поцеловалъ за такое намфрение въ лобъ. Потомъ Орловъ просилъ меня отвести Муханова къ Митькову.

Мнѣ показалась одна возможность спасти Муханова: описать мое свиданіе съ нимъ у Орлова и Митькова, не показывая разумѣется, что Орловъ цѣловалъ его; но описать то что по словамъ Муханова я былъ увѣренъ, что онъ ни-

когда не принадлежалъ къ Тайному Обществу, и потому въ моихъ показаніяхъ не назвалъ его, что многорвчивый вызовъ его отправиться въ Петербургъ всв присутствующе выслушали какъ пустую болтовию, и на нее никто не обратилъ вниманія. Отправивъ такой отзывъ въ комитетъ, я писколько не успокоился; а чувствоваль, что я быль, хотя и невинной причиной, можетъ быть, совершенной гибели Муханова. Положеніе мое было ужасное, это были минуты самыя тяжелыя изъ всёхъ лётъ моего заточенія. Я рёшился написать къ императору и разсказать въ письмѣ все, что уже отвѣчалъ въ комитетѣ и объяснить ему какимъ образомъ Мухановъ черезъ меня поналъ къ Митькову. Я просилъ наложить на меня какое угодно наказанье, но избавить Муханова отъ отвътственности въ деле, въ которомъ онъ участвовалъ одной болтовней. \*)

На другой день меня повезли въ комитетъ. За краснымъ столомъ сидѣлъ одинъ Чернышевъ. Онъ торжественно прочелъ мнѣ мое показаніе,

<sup>\*)</sup> Не могу навърное утверждать, что это письмо имъло хорошее послъдствіе для Муханова. Но наказаніе для него, можетъ быть и независимо отъ моего письма, было значительно смягчено.

написанное не моею рукою и въ которомъ еще больше было сказано въ пользу М. Орлова, чѣмъ сколько сказалъ я. Онъ спросилъ меня потомъ, готовъ-ли я подтвердить мое показаніе? Я отвѣчалъ, что подтверждаю его.

— Ваша священная обязанность всегда говорить истину, сказалъ онъ. —

Послѣ этого меня вывели въ другую комнату, изъ которой я слышалъ разговоръ Чернышева съ Мухановымъ.

Это была страшная для меня минута. Я ожидаль, какъ нытки, очной ставки съ Мухановымъ и вздохнулъ свободно только тогда, когда по прочтении моего показанія Мухановъ сказаль: "Я не запираюсь, что я говорилъ вздоръ, но намѣренье совершить преступленье я никогда не имѣлъ."

Меня отвели въ равелинъ, и съ этихъ поръ меня не тревожили до окончанія слъдствія.

Когда слъдственная коммиссія поднесла свое донесеніе императору, все дъло поступило въ верховный уголовный судъ.

Во время суда мит дозволены были свиданія съ Н. Н. Шереметьевой, а потомъ съ женою и сыновьями. Съ наступленіемъ лта встав содержащихся въ равелинт поочередно пускали гулять

въ маленькой трехугольный садикъ, находящійся внутри равелина. Въ этомъ саду есть могила: Здѣсь, по крѣпостному преданію, похоронена княжна Тараканова, дочь императрицы Елизаветы Петровны и Разумовскаго, предательски увезенная графомъ Алексѣемъ Григорьевичемъ Орловымъ изъ Италіи. По прибытіи въ Россію княжна Тараканова была посажена въ равелинъ; она утонула къ казематѣ во время наводненія, бывшаго въ семидесятыхъ годахъ.

Въ началѣ Іюля меня повели въ домъ коменданта. Я уже зналъ черезъ Мысловскаго, что насъ позовутъ въ верховный уголовный судъ для свидѣтельства всѣхъ нашихъ показаній. Меня привели въ небольшую комнату, гдѣ за столомъ на предсѣдательскомъ мѣстѣ сидѣлъ бывшій министръ в. д., князь Ал. Бор. Куракинъ; на право и на лѣво отъ него сидѣло еще человѣкъ 6, членовъ суда. Бенкендорфъ присутствовалъ, какъ депутать отъ комитета.

Сеңаторъ Барановъ очень вѣжливо предложилъ пересмотрѣлъ лежащія передъ нимъ бумаги и спросилъ — "мои-ли это показанія?" Прочесть всѣ эти бумаги было невозможно въ короткое время, да и къ тому-жъ я очень понималъ, что меня не затѣмъ призвали, потому что 121 подсу-

димыхъ должны были въ одни или не болѣе какъ въ двое сутокъ повѣрить всѣ свои ноказанія и бумаги. Я перелиставалъ кое-какъ бумаги, которыхъ Барановъ даже не выпускалъ во все время изъ рукъ, и видѣлъ на иныхъ листахъ свой почеркъ, на другихъ почеркъ мнѣ совершенно незнакомый. Барановъ предложилъ мнѣ что-то подписать, и я подписалъ его листокъ, не читая. Въ этомъ случаѣ верховный уголовный судъ хотѣлъ сохранить ежели не самую форму, требуемую въ судебныхъ мѣстахъ, то по крайней мѣрѣ хоть тѣнь этой формы.

15 Іюля, часу въ 1-мъ, меня опять повели въ домъ коменданта, и на этотъ разъ я очень былъ удивленъ, когда Трусовъ, приведя меня въ одну проходную комнату, исчезъ, и я очутился съ глаза на глазъ съ Никитой и Матвѣемъ Муравьевыми и Волконскимъ. Тутъ было еще два лица, мнѣ незнакомыя. Одно въ адъютантскомъ мундирѣ — это былъ Александръ Бестужевъ (Марлинскій); другое въ самомъ смѣшномъ нарядѣ, какой только можно себѣ представить — это былъ Вильгельмъ Кюхельбекеръ (издатель Миемозины). Онъ былъ въ той-же одеждѣ, въ которой его взяли при входѣ въ Варшаву — въ изорванномъ тулупѣ и теплыхъ сапогахъ. Сви-

даніе съ Муравьевыми и въ особенности разговоръ съ Никитой были для меня истиннымъ наслажденіемъ. Матвъй былъ мраченъ; онъ предчувствовалъ, что ожидало его брата. Кромъ Матвъя, никто не былъ мраченъ. О себъ я не могъ судить — похудълъ-ли я во время 6-мъсячнаго заключенія, но я былъ истинно пораженъ худобой не только присутствующихъ товарищей, но и всъхъ подсудимыхъ, которыхъ проводили черезъ нашу комнату. Вскоръ явился Мысловскій, отозвалъ меня въ сторону и сказалъ: "Вы услышите о смертномъ приговоръ — не върьте, чтобы совершилась казнь."

Нѣкоторое время мы оставались въ шестеромъ въ нашей комнатѣ; потомъ Трусовъ провелъ насъ черезъ рядъ пустыхъ комнатъ, и мы прошли въ Верховный Уголовный Судъ.

Митрополиты, архіереи, члены государственнаго совѣта и генералы сидѣли за краснымъ столомъ; за ними стоялъ сенатъ. Всѣ были обращены лицемъ къ подсудимымъ. Насъ 6-хъ выстроили гуськомъ. Министръ юстиціи князь Лобановъ очень хлопоталъ, чтобы все происходило надлежащимъ образомъ.

Передъ столомъ стоялъ пюпитръ на одной ножкѣ; на немъ лежали бума̀ги.

Оберъ-секретарь, пресмѣшной наружности первоначально сдёлалъ намъ перекличку, и когда Кюхельбекеръ нескоро откликнулся на свое имя, то Лобановъ закричалъ повелительнымъ голосомъ: "Да отвѣчайте-же, да отвѣчайте-жъ!" Потомъ началось чтеніе приговора. Когда прочли мое имя въ числѣ приговоренныхъ къ смертной казни, мнт показалось это только смтшнымъ фарсомъ и въ самомъ деле намъ всемъ 6-мъ смертная казнь была заминена ссылкою въ каторжныя работы на 20 лътъ. Послъ этого меня отвели опять въ 1-ой номеръ равелина. Спященникъ объщался зайти ко мит и не зашелъ. Едва успъли меня раздать, какъ явился крапостной докторъ — съ вопросомъ о моемъ здоровьв. Я сказалъ, что у меня немного зубъ болитъ; онъ удивился и ушелъ. Его послали ко всемъ бывшимъ въ суде, чтобы подать помощь тёмъ, которые занемогли, выслушавъ приговоръ.

Ужинъ-же дали не много ранѣе обыкновеннаго, и я тотчасъ-же крѣпко заснулъ. Въ полночь меня разбудили, принесли платье, одѣли меня и вывели на мостъ, который идетъ отъ равелина къ крѣпости. Здѣсь я встрѣтилъ опять Никиту Муравьева и еще нѣсколькихъ знакомыхъ. Всѣхъ насъ повели въ крѣпость; изо всѣхъ концевъ,

изо всёхъ казематовъ вели приговоренныхъ. Когда всё собрались — насъ повели подъ конвоемъ отряда павловскаго полка черезъ крепость въ петровскія ворота. Вышедши изъ крепости, мы увидёли влёво что-то странное и въ эту минуту никому непоказавшееся похожимъ на висёлицу. Это былъ помость, надъ которымъ возвышалось два столба, на столбахъ лежала перекладина, а на ней висёли веревки. Я помню, что когда мы проходили, то за одну изъ этихъ веревокъ схватился и повисъ какой-то человёкъ; но слова Мысловскаго уверили меня, что смертной казни не будетъ. Большая часть изъ насъ была вътой-же уверенности.

На кронверкъ стояло нъсколько десятковъ лицъ — большею частью это были лица, принадлежавшія къ иностраннымъ посольствамъ; они были, говорятъ, удивлены, что люди, которые черезъ полчаса будутъ лишены, всего, чъмъ обыкновенно такъ дорожатъ въ жизни, шли безъ малъйшаго раздумья, съ торжествомъ и весело говоря между собою. Передъ воротами всъхъ насъ (кромъ носившихъ гвардейскіе и флотскіе мундиры) выстроили покоемъ спиной къ кръпости, прочли общую сентенцію; военнымъ велъли снять мундиры и поставили насъ на колъна. Я стоялъ

на правомъ фланѣ и съ меня началась экзекуція. Шпага, которую должны были переломить надо мной, была плохо подпилена; фурлейтъ ударилъ меня ею со всего маху по головѣ, но она не переломилась: я упалъ. Ежели ты повторншь еще разъ такой ударъ, сказалъ я фурлейту, такъ ты убъешь меня до смерти. Въ эту миниту я взглянулъ на Кутузова, который былъ на лошади, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня и видѣлъ, что онъ смѣялся.

Всѣ военные мундиры и ордена были отнесены шаговъ на 100 впередъ и были брошены въ разведенные для этого костры.

Экзекуція кончилась такъ рано, что ее никто не видаль; вообще передъ крѣпостью не было народа. Послѣ экзекуціи насъ отвели опять въ крѣпость и меня опять въ 1-ой No. равелина. Ефрейторъ, который принесъ мнѣ обѣдать, былъ необыкновенно блѣденъ и шепнулъ мнѣ, что за крѣпостью совершился ужасъ, что 5-хъ изъ нашихъ повѣсили. Я улыбнулся, нисколько ему не вѣря, но ожидалъ Мысловскаго съ нетерпѣньемъ. Наконецъ вечеромъ онъ взошелъ ко мнѣ съ сосудемъ въ рукахъ. Я бросился къ нему и спросилъ: правда-ли, что была смертная казнь? — Онъ хотѣлъ было отвѣчать мнѣ шуткою, но я

сказалъ, что теперь не время шутить. Тогда опъ сълъ на стулъ, судорожно сжалъ сосудъ зубами и зарыдалъ. Онъ разсказалъ мнъ все печальное происшествіе.

Послѣ приговора Пестель, Сергѣй Муравьевъ, Рыльевъ, Михайло Бестужевъ и Каховскій были отведены въ особые казематы. Сестра Сергия Муравьева Кат. Ив. Бибикова, узнавши, что братъ ея приговоренъ къ смертной кизни, поскакала въ Царское Село и просила черезъ Дибича о дозволеніи иміть свиданіе съ братомъ. Ей позволено увидеться съ нимъ на одинъ часъ. Свиданіе ихъ происходило въ домѣ коменданта Сукина и въ его присутствіи. Сергъй Муравьевъ былъ очень покоень и просилъ сестру не оставлять попеченіями ихъ брата Матвѣя. Разлука ихъ навсегда, по словамъ самаго Сукина, была ужасна. Когда Сергъй Муравьевъ возвратился въ казематъ, къ нему вошелъ въ печальнымъ видомъ плацъ-мајоръ Подушкинъ. Сергъй Муравьевъ предупредилъ его: "вы конечно пришли надёть на меня оковы." Подушкинъ позвалъ людей; на ноги ему надъли Тоже было сдълано и съ 4-мя товарижелѣза. щами Сергъя Муравьева. Всъ смотръли совершенно покойно на приготовленія казни, кромф Михаила Бестужева: онъ былъ очень молодъ и Якушкинъ. 10

ему не хотълось умирать. Ночью пришель къ нимъ священникъ Мысловскій съ дарами. Кромѣ Пестеля, который быль лютеранинь, всв они причастились. Когда после экзекуціи пасъ ввели въ казематы — ихъвывели передъ соборъ. Вылъ 2-ой часъ ночи. Бестужевъ насилу могъ идти и священникъ Мысловскій велъ его подъ руку. Сергий Муравьевъ, увидя его, просилъ у него прощенья въ томъ, что погубилъ его. Когда ихъ привели къ виселице Сергей Муравьевъ просилъ позволенья номолиться: онъ сталъ на колени и громко произнесъ: Боже спаси Россію и царя! Для многихъ такая молитва казалась ненонятною, но Сергъй Муравьевъ былъ съ глубокими христіанскими убъжденіями и молиль за царя, какъ молилъ Інсусъ на крестъ за враговъ Потомъ священникъ подощелъ къ каждому изъ нихъ съ крестомъ. Пестель сказалъ ему: "Я хоть не православный, но прошу васт, благословить меня въ дальній нуть." Прощаясь въ последній разъ, они всё ножали другъ другу руки. На нихъ надели белыя рубашки, колпаки на лицо и завязали имъ руки. Сергъй Муравьевъ и Пестель нашли и после этого возможность еще разъ ножать другъ другу руку. Наконецъ ихъ поставили на номостъ и каждому накинули нетлю.

Въ это время священникъ, сошедши по ступенямъ съ помоста, обернулся и съ ужасомъ увидёлъ висвышихъ Бестужева и Пестеля и троихъ, которые оборвались и упали на помостъ. Сергъй Муравьевъ жестоко разбился; онъ переломилъ погу и могъ только выговорить: "Бъдная Россія! и новъсить-то порядочно у насъ не умъютъ!" Каховскій выругался по-русски. Рылбевъ не сказалъ ни слова. Неудача казни произошла отъ того, что за полчаса передъ темъ шелъ небольшой дождь, веревки намокли, палачь не протянулъ довольно петлю, и тогда опустилъ доску, на которой стояли осужденные, то веревки соскользнули съ ихъ шеи. Генералъ Чернышевъ, бывшій распорядителемъ казни, не потерялъ голову; онъ велёль тотчасъ-же поднять трехъ упавшихъ и вновь ихъ повъсить. Казненные оставались не долго на висклицк; ихъ сняли и отнесли въ какой-то погребъ, куда едва пропустили Мысловскаго; онъ непремѣнно хотѣль прочесть надъ ними молитвы.

Еще нѣсколько словъ о Мысловскомъ. 15-го Іюля на петровской площади былъ назначенъ нарадъ и очистительное молебствіе, которое долженъ былъ отслужить митрополитъ со всѣмъ духовенствомъ. Протоіерей Мысловскій отпустилъ образъ казанской Божьей Матери на молебствие съ другимъ священникомъ, а самъ въ тоже время надъль черную ризу и отслужитъ въ казанскомъ соборъ нанихиду по пяти усопшимъ. Бибикова зашла помолиться въ казанскій соборъ и удивилась, увидавъ Мысловскаго въ черномъ облаченіи и услышавъ имена Сергъя, Павла, Михаила, Кондратія.

Печатано въ типографіи Г. Неца въ Наумбургъ.

|                                                                                                                                        | М. пф.          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Общество пропаганды въ 1849 г. Собраніе секретныхъ бумагь и высочайшихъ конфирмацій (1875)                                             | 2 —             |
| <b>Отголоски 14 денабря 1325 г.</b> Изъ записокъ одного недекабриста (1903)                                                            | 2 —             |
| <b>Памяти братьевъ Бестужевыхъ.</b> Выдержки изъ современныхъ записокъ декабристовъ (1880)                                             | <del>- 75</del> |
| <b>Письма изъ Россіи</b> (1805—1807) миссъ Катринъ Уильмотъ. Переводъ съ англійскаго (1876)                                            | 1 —             |
| Политическія понятія русскаго простолюдина въсказкахъ (1896)                                                                           | 3 —             |
| Присутственный день уголовной палаты. Судебныя сцены изъ записокъ чиновника очевидца (1874)                                            | 1               |
| Прогрессъ въ Россіи и ея будущее. Старые сов'єты для новаго разсмотр'єнія (1904)                                                       | 2 50            |
| <b>Процессъ пятидесяти</b> сужденных за соціально-револю-<br>піонную пропаганду въ Иваново-Вознесенскѣ, Тулѣ,<br>Кіевѣ и Москвѣ (1886) | <b>1</b> 50     |
| Путешествіе изъ С. Петербурга въ Москву А. Радищева въ 1790 г. (1876)                                                                  | 3               |
| Сибирь и русское правительство. Н'ясколько объяснительных зам'ятокъ и документовъ изъ прошедшаго времени (1877)                        | 2 —             |
| Скопческія духовныя п'єсни и н'єчто изъ богослуженія скопцевъ въ Россіи (1879)                                                         | 1 —             |
| Собраніе запрещенных стихов и прозы (1875) Тайное общество и 14 декабря 1825 г. (1875)                                                 | 2 4             |
| <b>Тюрьма и ссылка.</b> Образцы изъ жизни политическихъ заключенныхъ въ Россіи (1905)                                                  | <b>2</b> 50     |
| Финансовое положение Россіи. Взглядь на государ-<br>ственное хозяйство императора Николая I по 1866<br>годь (1881)                     | 1 —             |
| <b>Застольныя рёчи В. Д. Спасовича</b> 1873—1901 г. (1903)                                                                             | 2 —             |
| Политические итоги. Очеркъ варшавскаго публициста. Русская политика въ Польшъ (1896)                                                   | 1 —             |
| Польскій вопросъ въ Россіи. Открытое письмо къ русскимъ публицистамъ польскаго дворянина (1896)                                        | 1 50            |
| Религіозно-политическіе идеалы польскаго общества.<br>Очеркь М. Урсина. Съ предисловіемъ Л. Н. Толстого                                | 1               |

| Русско-польскія отношенія. Очеркь графа Лелив (1895)                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Н. Г. Чернышевскій.</b> Прологь пролога. Романь изъ на чала шестидесятых годовъ (1896)                                    |
| <b>Н. Г. Чернышевскій.</b> Что дѣлать? Разсказы о новых людяхъ. Романъ (1898)                                                |
| Г. Гейне. Германія. Зимняя сказка. Переводъ Зайзжаго просмотрінный И. С. Тургеневымъ и исправленны по его замічаніямъ (1875) |
| В. К. Кюхельбекеръ. Избранныя стихотворенія (1880)<br>въ переплег                                                            |
| <b>М. Ю. Лермонтовъ.</b> Демонъ и запрещенныя стихотворені (1881)                                                            |
| Лютня I. Собраніе свободных в русских в п'єсень и стихотво реній (1869)                                                      |
| Лютня II. Потаенная литература 19-го стольтія (1874)<br>въ переплет                                                          |
| Лютня III. Молодая Россія въ стихахъ (1897) въ переплет                                                                      |
| <b>Н. Огаревъ.</b> Юморъ и свободныя стихотворенія (1906) въ переплет                                                        |
| А. С. Пушкинъ. Собраніе запрещенныхъ стихотворені (1873)                                                                     |
| жь переплет<br>К. О. Рылѣевъ. Войнаровскій и запрещенныя стихотво<br>ренія (1880)                                            |
| К. О. Рыльевъ. Думы. Историческія стихотворенія (1871<br>вь переплет                                                         |
| Полробные каталоги высылаются по жел                                                                                         |

DK 212 118 IAkushkin, Ivan Dmitrievich Zapiski

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 16 11 02 02 006 7